

# наши землепроходцы.

(РАЗСКАЗЫ О ЗАСЕЛЕНІИ СИБИРИ).

(1581-1712 rr.).

Рыба пщеть — гдт глубле, а человить — гдт лучше.

Д. Садовникова.

El wake.

Власкевт

Бугсов.

Пояр овъ

даоаровъ. Н

Нагиба

Crenan в. I

. Дежневъ.

Стадухинъ. Моровно.

Атласовъ. Анцыфоровъ.

Паданіе пароднаго журнала "Грамотей"

МОСКВА.

раф.: А. И. Мамонтова и К<sup>0</sup>, Леоргъевскій п.р., № 5. 1874.

6714c

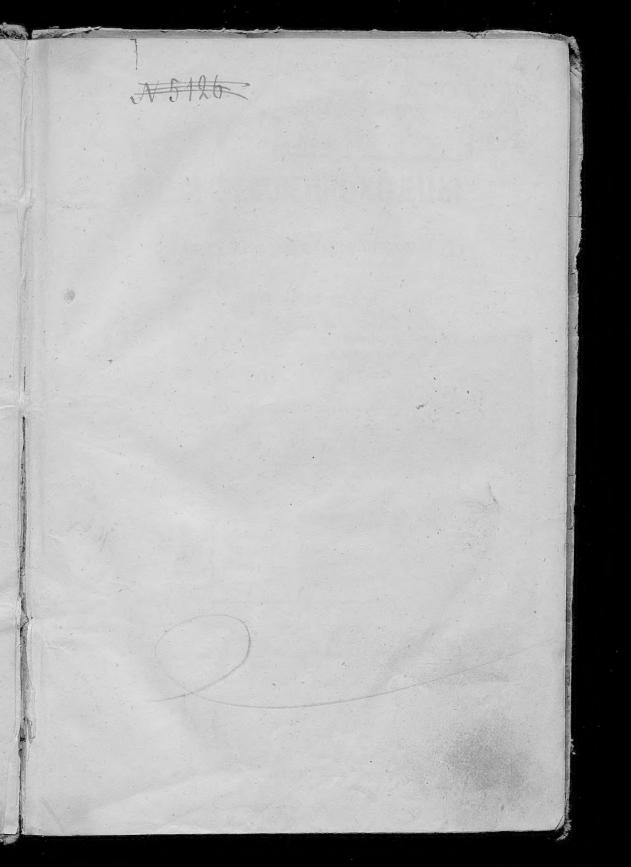

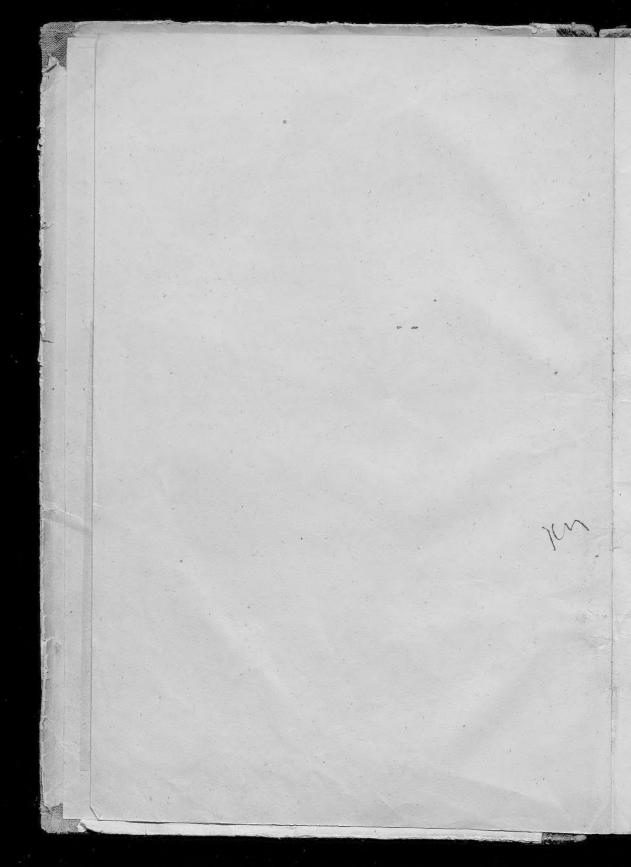

A 5126



# наши землепроходцы.

(РАЗСКАЗЫ О ЗАСЕЛЕНІИ СИБИРИ).

(1581—1712 гг.).

Рыба ищеть—гдѣ глубже, а человъкъ—гдѣ лучше.

## Д. Садовникова.

Ермакъ Власьевъ.

Бугоръ Поярковъ.

Хасаровъ Нагиса.

Степановъ Буза.

Булдаковъ Дежневъ.

Стадухинъ Морозко.

Атласовъ. Анцыфоровъ.

Изданіе народнаго журнала "Грамотей".

МОСКВА.

Типографія А. И. Мамонтова и  ${
m K}^0,$  Леонтьевскій пер.,  ${
m N}^2$  5. 1874.

165-555-6-8 C--14

0000

## HALLIN SEMINETPOXOQULЫ

TASCKASM C SACKIENIII CUERTH

1581-1861

Дозволено цензурою. Москва, 13 декабря 1873 года.

Hazanie uspomere mynume Tpunorog

MOCKBA,

de carrieras de la depoi

### ОТЪ АВТОРА.

Составитель этой книжки пользовался преимущественно дополненіями къ историческимъ актамъ (томы II, III, IV, VI, VII и VIII), а также трудами гг. Фишера, Миллера, Карамзина, Словцова и Соловьева, Энциклопедическимъ Словаремъ (т. V-й) и нъкоторыми другими сочиненіями.

### оглавленге:

|                                                   | Стр.                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение Русскихъ на съверо-востокъ Извъстія      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| о Югорскомъ крат                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                |
| Василій Тимовеевъ, Ермакъ по прозванью            | 8                                                                                                                                                                                                                                                |
| На трехъ великихъ ръкахъ Сибири.                  | 33                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сибирская нужа. — Федька Недострълъ. — Громленья. | 47                                                                                                                                                                                                                                               |
| Слухи объ Амуръ. — Василій Поярковъ               | 61                                                                                                                                                                                                                                               |
| Еровей Павловъ Хабаровъ                           | 73                                                                                                                                                                                                                                               |
| Приключенія Нагибы. — Возвращеніе Хабарова. —     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Онуфрій Степановъ                                 | 90                                                                                                                                                                                                                                               |
| На ръкахъ съверо-востока. — Походы Бузы, Бугра,   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Катаева и Стадухина. — Тимоеей Булдаковъ на       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ледовитомъ моръ                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | 116                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | 129                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | 142                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Василій Тимовеевь, Ермакь по прозванью На трехь великихь рѣкахь Сибири. Сибирская нужа.— Федька Недострѣль.— Громленья. Слухи объ Амуръ.— Василій Поярковь Еровей Павловь Хабаровъ Приключенія Нагибы.— Возвращеніе Хабарова.— Онуфрій Степановъ |

## подвиги простыхъ русскихъ людей.

(ПОКОРЕНІЕ СИБИРИ).

I.

Движеніе русскихъ на сѣверо-востокъ. — Извѣстія о Югорскомъ краѣ.

Мы иногда непрочь похвастаться величиной Русской земли, которая, на самомъ дѣлѣ, удивитъ хоть кого. Если отъ Москвы начать укладывать версты все дальше и дальше на востокъ, въ Сибирь, то уложится ихъ, шутка сказать, до десяти тысячъ! Отъ Петербурга и еще больше. Обыкновеннымъ шагомъ человѣкъ уходитъ въ часъ около пяти верстъ; для того, чтобы пройти такую великую путину, ему понадобилось бы чуть не полгода, еслибы даже онъ шелъ, нигдѣ не отдыхая, и день и ночь.

Но всегда ли Русская земля была такой обширной?—Нѣтъ; она постоянно росла и даже до сихъ поръ ея ростъ увеличивается новыми землями.

Впереди мы будемъ вести рѣчь о тѣхъ людяхъ, которые въ нѣсколько лѣтъ прошли отъ Уральскихъ горъ до далекой оконечности Сибири, терпя всевозможныя лишенія: и голодъ, и холодъ, и непогоду. Люди эти совершали ту великую путину, о которой я говорилъ, покоряли дорогой разныя племена, прибавляли къ нашей землѣ новые края и населяли ихъ.

Но посмотримъ сначала, чѣмъ была Русь за тысячу лѣтъ назадъ.

Теперь самое большое протяжение ея съ запада на востокъ; въ тѣ же далекия времена она, наоборотъ, тянулась больше съ сѣвера на югъ, полосой очень широкой. На сѣверѣ былъ Новгородъ; на югѣ—-Кіевъ.

Предки наши, славяне, и тогда говорили про свою землю, что она *велика и обильна*. Порядка въ ней только не было; но это еще не велика бѣда: было бы лишь гдѣ и чѣмъжить и что устраивать, а за людьми, которые придутъ и порядки заведутъ, дѣло не станетъ.

И вотъ пришли иноземные князья \*). Славянскія племена стали имъ дань платить и селиться по лицу родной земли, прозванной Русью. Горъ никакихъ не было; въ иномъ мѣстѣ хоть шаромъ покати; на сѣверѣ—лѣса, болота, вдоволь воды и рѣчной, и озерной, а на югѣ—степи.

Въ то время, какъ лѣса рубились на избы, а поля засѣвались, степи эти, на бѣду нашу, давали пріютъ разнымъ кочевымъ народамъ: Печенѣгамъ, Половцамъ, Татарамъ, которые нападали на русскія деревни, жгли ихъ, били людей, угоняли скотину, топтали хлѣбъ и потомъ скрывались опятьвъ привольныя степи. Народа русскаго было тогда еще мало, защиты—тоже, и люди бѣгали въ лѣса.

Тѣмъ, которые пахали землю, сѣяли хлѣбъ и ждали урожая на будущій годъ, было очень непокойно на югѣ, около Кіева, потому что не проходило года, чтобъ изъ общирныхъсосѣднихъ степей не налетали конные люди—нехристи.

Были изъ нашихъ предковъ такіе, которые могли подраться и дать отпоръ, но ихъбыло меньше, чѣмъ людей мирныхъ, земскихъ. Вотъ этпмъ-то приходилось искать мѣста попокойнѣе юга.

<sup>\*)</sup> См. «Грамотей», февраль 1871 года.

На сѣверѣ, въ Великомъ Новгородѣ, шла оживленная торговля съ разными народами. Болота и лѣса охраняли его отъ Татаръ, а близость моря познакомила съ западомъ Европы и развила торговлю; на югѣ же Русской земли не было инчего подобнаго: вездѣ была одна помѣха мирному труду.

Послѣ Рюрика кинзей на Руси завелось очень много; между собой они рѣдко ладили: каждому хотѣлось быть старше другаго, а потому начались ссоры да кровопролитія. Иной князь разсердится на кого-нибудь, а силы-то своей не хватаеть, воть онъ и зоветь на подмогу пноземца. Придсть пноземець въ Русь, приведеть свое войско, —п начнется рѣзня. Илохое совсѣмъ тогда было житье. Тутъ еще Татары приспѣли и заполонили всю Русскую землю. Мирные люди отступали понемногу отъ степей на сѣверо-востокъ, гдѣ стояли густые лѣса.

Кому выгоднѣе было оставаться на старой украйнѣ, тотъ оставался. Въ сѣверныхъ лѣсахъ люди были не такіе безпокойные, какъ степные грабители; отъ сѣвера мы не териѣли такой обиды. На югѣ впору только жить однимъ головорѣзамъ,—пустъ и живутъ. Оттуда пошло въ Русь всякое удальство и молодечество; на сѣверъ же отошли главнымъ образомъ па́хари, люди домовитые.

«Заведемъ, думали они, хорошій порядокъ въ Русской землѣ,—такой, чтобы пикто насъ изъ степей не обижалъ; наберемся этимъ временемъ сплы, да имъ же потомъ дадимъ себя знать». Такъ и сдѣлали.

Столицами нашими скоро стали сначала Владиміръ, а потомъ Москва — оба города сѣверные. Въ Москвѣ особенно крѣпко сѣли русскіе князья, собиратели Русской земли подъодно начало.

Не будь съверной Руси, будь въ ней такая же сумятица и неурядица, какъ въюжной, Кіевской,—не скоро бы мы выбились изъ-подъ Татаръ, которые чуть не триста лѣтъ держали насъ въ страхъ.

Съ этой-то поры стала замѣтно рости наша родина, и начали мы пробпраться дальше и дальше на сѣверо-востокъ обширной равнины, все больше по рѣкамъ. Въ то время это были самыя широкія и удобныя дороги.

Особенно рано познакомились съ иткоторыми краями Русской земли жители Новгорода. Они были нашими первыми землепроходиами. Ихъ заводила въ разныя далекія міста корысть: Новгородцы были народъ торговый. Увидали они, что на самомъ стверт лежитъ холодное, непривітное море, — такое, что и конца ему не видать; на стверо-востокт встртились имъ высокія горы — каменныя, покрытыя ситомъ. Прозывались эти горы Угрскими, а земля, лежавшая за пими, — Югрой или Югорской. Про нее ходили чудиме разсказы, занесениме въ Русь все ттыми же Новгородцами.

Одинъ изъ нихъ, по прозванію Гюрата Роговичъ, говорилъ, что югорскіе люди нѣмы \*) и живутъ на сѣверѣ вмѣстѣ съ Самоядью \*\*); что дальше есть очень высокія горы, въ которыхъ шумятъ и коношатся люди. Сидятъ они внутри горы и что-то кричатъ чрезъ небольшое прорубленное окошью, но что кричатъ—понять пельзя. Очень любятъ желѣзо. просятъ его знаками, а сами даютъ за какой-инбудь ножикъ или тоноръ дорогіе тенлые мѣха.

Говорили еще болье удивительныя вещи: будто въ Югрь, все равно какъ у насъ дожди или снъга, выпадаютъ разные звъри, особливо олени и бълки. Это такая же небылица, какъ въ русской сказкъ о шуть Максимкь, гдъ говорится о говижьемъ облакъ, упавшемъ съ неба середи поля.

<sup>\*)</sup> Т. е. языкъ ихъ былъ непонятепъ Русскимъ; отсюда слово— И ъ м е цъ.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> ) Про народъ этотъ думали, что они другъ друга ѣдятъ; отсюда и названье пошло.

Дёло въ томъ, что еще очень давно Новгородцы, пробираясь по сѣверной украйнѣ Русской земли, собирали дань съ тамошнихъ народовъ (Печоры, Перми) и захватили въ свои руки мѣновой торгъ, бывшій у нихъ съ Югрой. Въ нее нуть лежалъ дальній и трудный. Даньщики (собиратели дани) ходили по сѣверу ватагами, подъ начальствомъ ватамановъ. Югра была, какъ я уже сказалъ, самою далекою волостью у Новгорода, и даньщикамъ, которые въ нее забирались, приходилось иногда илохо: на сѣверѣ многихъ изъ нихъ побивали.

Выло однако пвъ-за чего и забираться въ такую даль: кромѣ мѣховъ получали Новгородцы золото, серебро и узорочье (дорогія ткани).

Такъ шли эти смѣлые люди по сѣвернымъ пустынямъ, переходили Угрскія горы \*) и разсказывали диковинки про тамоннія мѣста.

Занимавшіеся главнымъ образомъ земледѣліємъ, московскіе люди подвигались тоже на сѣверо-востокъ, по потише: не мало требовалось времени на то, чтобы земля дала хлѣбъ; надо было ее обработывать, строить селенья и, понемногу раздвигая полями сосновые и березовые лѣса, подаваться впередъ. Лѣса позволяли пашимъ предкамъ заниматься охотой, а рѣки—рыбною ловлей.

Попадавшіеся на нути народцы (Чудь) были слабѣе Русскихъ: не знали они вѣры христіанской; не имѣли у себя такихъ порядковъ, какіе были у послѣднихъ; жили розно, какъ мы встарину, а ужь это хуже всего. Московскіе люди садились на своихъ мѣстахъ прочно, не то что Новгородцы: тѣ въ сѣверныхъ краяхъ только дань собпрали: соберутъ—и дѣла имъ ни до чего нѣтъ, домой уходятъ. Въ Великой Пер-

<sup>\*)</sup> Назывались он в еще Каменнымъ Поясомъ или Камнемъ. Этотеперешнія Уральскія горы. По-татарски Уралъ значить поясъ.

ми \*), напримёръ, не осталось послё нихъ никакихъ селъ, никакого жилья.

Сколько ни распахивали земель московскіе люди, ихъ оставалось все-таки еще очень много. Заселить такія пространства было некѣмъ: народу мало. Чѣмъ дальше отъ Москвы, тѣмъ мѣста становились глуше, лѣса гуще, селенья рѣже.

Не одна сотия лѣтъ прошла до той поры, когда московскіе люди, пробирансь на сѣверо-востокъ, встрѣтились съ Новгородцами, которымъ удалось раньше узнать его. Москва стала Новгороду поперекъ дороги. Ей самой захотѣлось вести съ сѣверными народами выгодныя торговыя дѣла.

Быль тогда царемъ въ Москвѣ Иванъ III-ій. Новгородцы, пмѣвшіе до этого временн отдѣльные отъ Москвы порядки, были ихъ лишены. Пермь и Югра присягнули нашему царю. Сотни четыре лѣтъ назадъ, царскіе воеводы, зимой, съ великимъ трудомъ перешли черезъ теперешнія Уральскія горы. Онѣ ноказались имъ ужасно высокими \*\*). За горами встрѣтили Русскіе югорскихъ князьковъ. Ъхали князьки въ саняхъ, на оленяхъ. Воеводы не хотѣли кончить дѣло миромъ, схватили ихъ и пошли разорять югорскіе городки. Разорили до сорока городковъ, много князьковъ въ Москву отослали. Стали про Югру разсказывать небывалыя вещи и московскіе люди:

«Засинають, говорили они, тамошніе народы въ Юрьевъ осенній день и сиять до весенняго Юрьева дня. Ведуть Югорцы торгь съ сосъдними илеменами и передъ тъмъ, какъ снать, кладуть свои товары въ назначенное для этого мъсто.

<sup>\*)</sup> Великая Пермь лежала около Уральскихъ горъ. Теперь на ем мъстъ-Вятская, часть Вологодской и Пермская губерыи. Пермь значило-гористое мъсто.

<sup>\*\*) «</sup>А Камени, говорили Русскіе, въ оболокахъ не видать. Коли вътряно, ино оболоки раздираетъ».

Приходять гости \*) (купцы), беруть эти самые товары п взамѣнь кладуть своп. Бываеть такъ, что проснутся Югорцы, и покажется имъ, что товаровъ дали мало, тогда война пойдеть, кровь льють. Богатствъ въ Югрѣ смѣты нѣть: и золото, и серебро, и дорогіе камии. Бога не знають, а молятся золотой какой-то бабѣ».

Вотъ что знали о Югръ. Югорцы на самомъ дѣлъ много лили своей крови, вели частыя войны, вообще жили вовсе не дружелюбно. Этимъ воспользовались Татары. Пришли они, какъ и къ намъ, съ юга и покорили Югорцевъ. Стали имъ дань илатить: и Вогуличи, и Остяки, и Самондь. Были и такіе, что не илатили. Признавъ надъ собою власть Ивана III-го, Югорцы давали свой ясакъ неисиравно, потому что сидѣли за горами, далеко отъ Москвы. Татарскіе князья больше надъ ними силы могли имѣть, чѣмъ мы. Только званіе одно было, что покорны. Къ тому же въ то время русскому царю было не до нихъ.

Русскіе люди были уже у самыхъ горъ, строили городки и села, расчищали лѣса. Случалось, что изъ-за Каменнаго пояса приходили Вогуличи и грабили ихъ не хуже степныхъ разбойниковъ. Царемъ раздавались пустынныя мѣста для за селенія (между Камой и Сѣв. Двиной). И русскіе люди, отстанвая свое добро, дрались съ Вогуличами. Жить въ тѣхъ мѣстахъ было дешево и выгодно, только подчасъ безпокойно

Я уже говориль, что новгородская торговля мёхами съ Югрой была перехвачена московскими поселенцами. Пмёя дёла съ загорными людьми, русскіе неминуемо должны были рано или поздно столкнуться съ Татарами, которые держали Югру въ рукахъ.

<sup>\*)</sup> Отсюда пошли слова: гостиный дворъ, гостинецъ. Такъ купцы были люди прівзжіе изъ чужихъ краевъ, то гостями стали лосяв называть всякаго приходящаго въ домъ или завзжаго человъка.

Такъ и случилось. Когда царемъ московскимъ сталъ внукъ Нвана III-го, Нванъ Грозиції, по порядку четвертый, Русь стала сильнье. Взяты были два татарскихъ царства: Казань и Астрахань. Услыхаль объ этомъ сибирскій \*) князь Едигеръ и объщался нашему царю илатить дань собольими шкурками на условін—получать взамінь оборону отъ другихъ князей, которые были противъ него. Изъ степей выходило віздь много татарскихъ мурзъ (князьковъ). Одинъ изъ нихъ, Кучумъ, убилъ Едигера и взялъ себъ его царство. Иванъ Грозный сталъ требовать и отъ него положенной дани, а тотъ возьми да и убей нашего посла. Стали послъ этого подвластиме Татарамъ Вогуличи и Остяки чаще пападать на Великую Пермь.

Нванъ Грозный, больше чёмъ прежніе цари, началъ раздавать русскимъ людямъ земли, чтобъ пмёть Москв'в защиту съ стверо-востока. Но этимъ дёло не могло кончиться. Югра была нодъ бокомъ, вилоть, и нашимъ предкамъ скоро пришлось поближе познакомиться съ этимъ краемъ. Случилось это въ конц'в царствованія Грознаго, и вотъ при какихъ обстоятельствахъ.

#### II.

### Василій Тимовеевъ, Ермакъ по прозванью.

Изъ русскихъ поселенцевъ на сѣверо-востокѣ богаче и пзвѣстиѣе всѣхъ были братья Строгановы. При Иваиѣ Грозномъ къ прежнимъ ихъ владѣніямъ прибавились еще земли

<sup>\*)</sup> Земля, носившая прежде назраніе Югры, стала съ приходойъ Татаръ посить другое названіе—Сибирь, отъ главнаго татарскаго городатого же имени.

около Камы \*), всего версть на 150. Позволено было царскою грамотой рубить черные лѣса, заселять пустыри, устранвать соляныя варницы и звать на нихъ рабочихъ людей. На 20 лѣтъ избавлялись Строгановы отъ пошлинъ.

За всѣ эти льготы должны они были защищать Русскую землю отъ нападеній за-уральскихъ народовъ; на свой счеть обязывались строить острожки (маленькія крѣпости), держать нарядз (пушки) и ратныхъ людей. У Строгановыхъ были деньги на это дѣло; сдѣлка была выгодна и для нихъ, и для царя.

Поселенцы были люди умные и предпрінмчивые. Въ-отличку отъ другихъ слыли они именитыми людьми. Рабочій народъ шелъ къ нимъ съ радостью, потому что житье у Строгановыхъ было хорошее. Разбогатъли именитые люди еще больше, но мало имъ было этого: рукой подать, за горами лежатъ Югорскій край, про который, какъ мы знаемъ. ходило столько разсказовъ и откуда шли въ Русь дорогіе мѣха разныхъ звѣрей.

Чернобурыя лисы и соболи соблазняли Строгановыхъ. Въ 1573-мъ году судьба чуть не привела столкнуться съ войскомъ царевича Сибирской земли (Югорской), Махметкула. Услыхалъ онъ, что недалеко отъ Урала русскіе люди городки строятъ, ношелъ ихъ разорять, да испугался слуховъ про большое число ратныхъ людей и вернулся назадъ.

Строгановы воспользовались этимъ. Ихъ земли до этого нерѣдко териѣли отъ набѣговъ спбирскихъ народцевъ и они склоиили Ивана Грознаго дать имъ льготную грамоту, подобную той, что получили они на Камскія земли, дозволить идти за Уральскія горы строить крѣности, покупать оменный парядъ, вснахивать и засѣвать поля. Онять брались Строгановы дѣлать все это на свой счеть. Прибавляли они

<sup>\*</sup> Кама—самый большой притокъ Волги; онъ впадаетъ въ нее виже Казани.

въ своей просьбѣ царю, что народъ Остяцкій, живущій за Ураломъ, готовъ платить ему дань (псакъ), только бы онъ, царь, обороняль его отъ сибирскаго салтана. Этимъ Строгановы указывали царю на тѣ выгоды, которыя онъ могъ получить черезъ нихъ.

Ивану Грозному было на самомъ дѣлѣ выгодно дать Строгановымъ грамоту съ прежними льготами, и онъ далъ. Именитымъ промышленникамъ для покоренія Зауральскаго края нужны были люди падежные, а такихъ у нихъ было мало. Но тутъ Строгановымъ помогъ случай.

Триста лётъ назадъ Русь была уже не въ примеръ больше той Руси, о которой я говориль въ началъ; а норядокъ въ ней все-таки былъ плохъ. На югъ, какъ извъстно, остались жить головор взы, люди привыкше къ опаспостимъ, у которыхъ удальство переходило въ разбой. Жили они на краю Русской земли, въ подданствъ у нашихъ князей и царен, только подданство это было изъ такихи, что надъяться на народъ было трудно. Прозывались они нозже казаками \*, и скоро стали величать себя людьми вольными, т. е. такими, которые, пожалуй, непрочь и послушаться русскаго царя, только если это имъ выгодно, а если ивтъ, такъ сдвлать посвоему. Постоянное сосъдство съ кочевыми народами степей не располагало казаковъ къ мприымъ занятіямъ. Идти въ Московскую Русь имъ было неудобно, потому что къ русскимъ границамъ на югѣ силывало оттуда все не уживавшееся съ тамошними порядками. Инаго надо было судить за какойнибудь проступокъ, и онъ убъгалъ къ казакамъ, у которыхъ завелись свои порядки. Тамъ выбирались атаманы (старшіе). а общія дёла рёшались въ кругахг, при чемъ казаки сходились и совътовались между собо...

<sup>\*)</sup> Казакъ — встарину значило просто наемникъ, бездомный человъкъ.

Завелись такія устройства по южнымъ русскимъ рѣкамъ: Диѣпру, Дону, Япку \*), а потомъ и въ другихъ мѣстахъ.

Казаки могли бы на югѣ быть нашими защитниками отъ Татаръ, все равно какъ Строгановы на сѣверо-востокѣ, и земскимъ людимъ хорошо бы было жить за казаками: все-таки народъ свой, въ обиду иновѣрцамъ не дастъ. Вышло однако не такъ.

Появились сольные люди на Волгѣ. Пришли они туда съ тихаго Дона, а Волга въ то время была большимъ торговымъ путемъ. Ъздили по ней купцы съ товарами и послы съ подарками. Казакамъ это было на-руку, и не стало отъ нихъ свободнаго хода по Волгѣ. Пошли жалобы на непорядки, грабежи. Шайки южныхъ удальцовъ-разбойниковъ обирали всѣхъ безъ разбора—и своихъ, и иноземцевъ.

Особенно сильно шалила одна большая шайка, чуть не въ 1.000 человъкъ, атаманами которой были: Ермакъ Тимо- осевъ, Иванъ Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ и Матвъй Мещерякъ.

Первый изъ нихъ пользовался особеннымъ уважениемъ за умъ и распорядительность. Росту Ермакъ былъ средняго. коренастъ и плечистъ; глаза были свътлые, быстрые; волоса—черпые, какъ смоль, и кудрявые. Окладистан борода красила смышленое казацкое лице

Дъдъ Ермакъ жилъ въ Суздальскомъ посадъ \*\*) и былъ человъкомъ очень бъднымъ; звали его Аванасьемъ Аленинымъ. Нужда въ работъ принудила Аванасъя переселиться во Владиміръ. Тутъ ему малость повезло; сталъ опъ извозомъ промышлять.

Славились тогда разбоями большіе Муромскіе лѣса, около Оки, недалеко отъ Владиміра. Случалось не разъ Аоанасью

<sup>\*)</sup> Нынёшияя рыбиая рёка Уралъ.

<sup>\*\*)</sup> Посадъ-все равно, что пригородъ, жилье, расположенное около внутренией крфпости (собственно города).

Аленину возить лѣсныхъ грабителей на своихъ лошадяхъ, при чемъ ему, конечно, перепадала депьга.

Не сдобровали какъ-то разбойники и попались, а съ ними угодилъ и Аванасій въ тюрьму. Недолго однако насидёлъ онъ въ ней: онъ бёжалъ и жилъ нёкоторое время въ Юрьевцё Повольскомъ, гдё и умеръ.

Послѣ него осталась жена съ дѣтьми. Надо было жить чѣмъ-нибудь, куда-нибудьдѣваться. Услыхавъ, что Строгановы занимаются на Камѣ промыслами и имѣютъ нужду въ рабочихъ людяхъ, дѣти Аоанасья Аленина перебрались къ нимъ на Чусовую рѣку, что впала въ Каму. Скоро они переженились п имѣли сами дѣтей.

Всёхъ бойчѣе былъ Тимовеевъ сынѣ, Василій. Смолоду еще отличался онъ силой и былъ рѣчистъ. Прозывался Василій, какъ и отецъ, Повольскимъ (прозванье это взяли себѣ дѣти Аванасья Аленина, переѣхавъ къ Строгановымъ). Про прежиія занятія Василья извѣстно, что онъ одно время ходилъ по Камѣ и Волгѣ бурлакомъ, былъ въ кашеварахъ и получилъ отъ товарищей кличку Ермака, что значило — артельный таганъ.

Скоро работа на *струках* в наскучида, и Ермакъ ушелъ къ вольнымъ людямъ, донскимъ казакамъ, и здѣсь его за удаль сдѣлали старшиной одной *стапицы* \*\*). Но Ермаку котѣлось больше простору, и опъ рѣшилъ идти на Волгу съ нѣсколькими изъ Донцовъ, которые были непрочь отъ разбоя. На знакомой рѣкѣ ему не трудно было собрать значительную шайку и стать ея главнымъ атаманомъ. Волгу зналъ Ермакъ хорошо; онъ зналъ, гдѣ раскинуть станъ, гдѣ выбрать мѣсто для нападенія на проѣзжавшія судъ. Въ одномъ мѣстъ рѣка эта дѣлаєтъ большой, очень крутой изгибъ, правый берегъ котораго покрыть горами и лѣсами. Здѣсь-то, по пре-

<sup>·)</sup> Стругъ-лодка, судно.

<sup>\*\*)</sup> Станица-казацкое селенье.

данію, живаль знаменитый казакь, и даже одна деревенька носить до сихъ порь его имя. Провъдаль о разбояхь на Волгъ Иванъ Грозный, приказаль изловить атамановъ и повъсить. Отряженъ быль воевода съ войскомъ.

Услыхаль недобрую вёсть Ермакъ съ товарищами и поплыль изъ Волги въ Каму, на родныя мёста, гдё провель молодые годы. Слышалъ и онъ много про Сибпрское царство и про то, что Кучумъ дани русскому царю не илатитъ, захотёлось ему попытать счастья въ не-русской землё.

Казаки, пришедшіє въ Строгановскія пмѣнья, были народъ рѣшительный, смѣлый, готовый на все. Не даромъ говорили про нихъ, что они безстрашные къ смерти, непокоримы и къ пужсдамъ терпъливы. Такихъ-то людей и нужно было Строгановымъ для того, чтобы покорить Спбирское царство за Уральскими горами.

Они просили сначала у Ермака защити отъ Вогуличей и Татаръ, а потомъ показали казакамъ царскую грамоту, которою дозволялось строить по ту сторону горъ острожки и селить людей. Ермака съ казаками это раззадорило. Лестно было думать, что къ Русскому царству можно, пожалуй, прибавить еще богатую и общирную землю. Такое дъло было бы славиве и выгодиве грабежа на Волгв и стояло только за деньгами и припасами; но все это объщались выдать богатые Строгановы. Ермакъ согласился съ радостью на ихъ предложеніе и твердо рёшилъ перейти горы и покорить малонзвъстную страну. Выходило по пословицв, что «ивтъ худа безъ добра», и бывшіе разбойники задумали употребить свои силы на болве полезное дъло.

Ратниковъ у Ермака было, какъ говорятъ, передъ походомъ болъ 800 человъкъ, въ томъ числъ и сборная дружина изъ Русскихъ, Татаръ, Нъмцевъ и Литвы, выкупленныхъ Строгановыми изъ илъна у Ногайцевъ \*). Всъмъ было роздано

<sup>\*)</sup> Погайцы-одно изъ татарскихъ племенъ на югъ.

оружіе и съѣстные припасы, состоявшіе изъ муки, крупы, толокна, сухарей, масла, ветчины и соли. Ермакъ былъ назначенъ воеводой. Первымъ послѣ него былъ Иванъ Кольцо, человѣкъ смѣлый, безстрашный.

Медлить было нечего: лодки были давно готовы и осмолены. Началась грузка; не много взяло времени укладыванье принасовъ и огнестрёльныхъ снарядовъ, между которыми были и легкія небольшія пушки и длинныя семипядныя \*) пищали.

Въ числѣ отправлявшихся были провожатые три попа, толмачи (переводчики) и какой-то бѣглый монахъ. Отъ Строгановыхъ взяли еще пконы стараго письма. Послѣ молебна Строгановы наказали казакамъ «идти съ миромъ очистить землю Сибирскую и выгнать безбожнаго салтана Кучума».

1-го сентября 1581-го года сёль Ермакъ съ своею дружиной въ лодки и отилылъ вверхъ по рёкё Чусовой при громкой трубной музыке.

Иванъ Грозный ничего объ этомъ не зналъ, и Строгановы чуть не попали въ бъду. Какъ на гръхъ, въ тотъ самый день, когда уплыли казаки, на Строгановскія имѣнья напали Вогуличи и много пожгли селъ, многихъ забрали съ собой. Донесли Ивану Грозному, что Строгановы держатъ у себя бъглыхъ казаковъ и что въ день нападенія Вогуличей казаки эти ушли за Уральскія горы. Разсердился царь и послалъ сказать именитымъ людямъ, чтобъ они не смѣли у себя держать воровъ и немедленно воротили ихъ съ пути; въ противномъ случав грозилъ немилостью.

«Хорошо еще, говорить, еслибь они у васъ жили и защиту давали отъ сибпрскихъ народовъ, а то они теперь въ Сибирь ушли и, пожалуй, только миѣ все дѣло испортятъ.

<sup>\*)</sup> Пядь равнялась нынфшией четверти.

Остяки согласились Русскому царству дань платить, а увидять казаковъ,—откажутся отъ нея. Коли бъглые воры хотять у меня въ милости быть, пусть воротятся».

Строгій наказь не подъйствоваль, потому что пришель поздно. Оть Москвы до Строгановскихъ земель извъстіе шло больше мъсяца. Ермакъ быль далеко.—Не скоро подвигались казаки по Чусовой ръкъ, потому что надо было грести противъ воды, ръка же быстрая и кругомъ высокіе скалистые берега. Сильно пріустали гребцы, захотълось имъ немного отдохнуть. Видятъ на берегу большой камень, а подъ нимъ черньетъ какая-то пора. Вышиной камень саженъ въ 20, а въширину и того больше.

Пристали казаки къ берегу и вошли въ большую пещеру; здѣсь, говорятъ, и зазимовали. Про это поется даже и въ одной иѣснѣ. Камию съ той поры по Ермаку и кличка была јана. И теперь на Чусовой показываютъ Ермаковъ камень.

Въ народѣ ходитъ слухъ, что бывшій атаманъ удалыхъ разбойниковъ, въ бытность свою на Волгѣ, усиѣлъ награбцть и скоинть большія богатства; говорили, что Ермакъ зарылъ богатый кладъ въ одной изъ нещеръ, на сѣверномъ берегу Чусовой. Тамошніе крестьяне знали будто бы даже мѣсто, гдѣ зарыты деньги, и искали ихъ, по ничего не нашли.

Четыре дня илыли казаки по Чусовой рѣкѣ. Вдали ужь виднѣлись Уральскія горы, а когда вошли въ рѣчку Серебрянку, что пала въ Чусовую, горы эти потянулись и справа и слѣва. Серебрянка текла по камиямъ: вода была в ней свѣтлая, чистая, какъ серебро. Въ пномъ мѣстѣ береговыя горы были покрыты большими кедровыми лѣсами. Страшныя, крутыя скалы висли надъ самою водой.

Два дня плыли Серебрянкой, пришлось подъ конець остановиться, потому что лодки были тяжелы и дальше не подвигались: воды было мало. Говорять, что Ермакъ поднялся на выдумки: пришло ему на умъ запружать ръчку, пере-

хватывать ее парусами, всябдствіе чего вода въ берегахъ поднималась и пропускала суда.

Долго илылъ Ермакъ съ своею дружиной, вышелъ и на сибирскій путь, а еще почти никого на дорогѣ не встрѣтилъ. Разсудивъ, что виереди не извѣстно, онъ велѣлъ, для всякаго случая, если придется назадъ отступать, такъ чтобы было гдѣ укрыться, дѣлать земляной городокъ. Скоро посиѣлъ городокъ, потому что вырыть ровъ и насынать валъ на четыре стороны—дѣло не хитрое. Стало прозываться мѣсто это Кокуй-городкомъ.

Лодки вытащили изъ воды и поволокли до небольшой рѣчки Жаравли, а изъ нея поиали въ Тагилъ, которая принесла Русскихъ въ Туру, рѣку Сибпрскаго царства. До этого времени если и поиадался имъ какой народъ, такъ все больше кочевой, а тутъ сталъ появляться пародъ осѣдлый, земледѣлецъ. Его надо было опасаться. Жившіе по рѣкѣ Татары, Вогуличи и Остяки, у которыхъ былъ свой киязъ, Епанча, покорный сибпрскому царю Кучуму, встрѣтили смѣльчаковъ стрѣлами съ берега.

Народцы эти и не знали, что такое ружье и порохъ; бой у инхъ былъ лучной. Зарядили казаки пушки и выстрелили. Тъ отъ страха пустились бъжать безъ оглядки: думали, что громъ ударилъ. Ермака это подзадорило, велълъ онъ пристать къ берегу и пустился за ними въ погоню. Много улусовъ (деревень) разорили казаки и много перебили народу.

На рѣкѣ Тавдѣ, что въ Туру пала, поймали они Татарина, по имени Таузака, и стали допрашивать, гдѣ Кучумъ, потому что Татаринъ выдалъ себя за служащаго при спбирскомъ царѣ. Хотѣлось, видио, Ермаку попугать Таузака: приказалъ онъ своимъ ратнымъ людямъ стрѣлать изъ ружей по желѣзной кольчугѣ \*), и пули пробивали кольчугу насквозь.

<sup>\*)</sup> Кольчуга-рубашка изъ мелкихъ желѣзныхъ колецъ.

— Говори все, что знаешь, а то тебѣ худо будеть! страшали пойманнаго.

Испугался Татаринъ и разсказалъ, что царь сибирскій живетъ на рѣкѣ Иртышѣ \*), въ городѣ Сибири, или Искерѣ, что у стараго и слѣпаго Кучума состоитъ въ подданствѣ много разныхъ киязьковъ, и что сильнѣе и лютѣе всѣхъ родственникъ царя, Махметкулъ,—такой богатырь, что пе найти другаго ему равнаго во всей Сибирской землѣ.

Узналъ Ермакъ, что Кучума не любятъ за то, что онъ язычниковъ въ Магометову въру хочетъ обратить. Остяки же и Вогуличи молились разнымъ идоламъ, которыхъ сами дѣла ли изъ дерева и одѣвали въ платья. Самоѣды, напримъръ, обмазывали своихъ божковъ кровью для того, чтобы тѣ были къ нимъ милостивъе. Каждый изъ этихъ народцевъ стоялъ за свою въру и былъ противъ Магометовой.

Говорилъ Татаринъ, что и войска много у Кучума, только ивтъ такихъ удивительныхъ луковъ, и что сибирскій царь ведетъ съ разными народами большой торгъ мѣхами. А илыть до города Сибири надо ио Тавдѣ въ Тоболъ, а изъ Тобола—ирямая дорога въ Иртышъ.

Когда отпустили Таузака, Кучумъ скоро узналъ, что къ нему въ гости идутъ русскіе люди и несутъ съ собой такія стрѣлы, отъ которыхъ громъ слышенъ и спастись ничѣмъ нельзя. Какъ всѣ дикіе народы, Кучумъ былъ суевѣренъ, слушалъ все, что ему говорили сибирскіе шаманы (жрецы), и теперь сталъ припоминать ихъ пророчества и разсказы. Увѣряли они, что на небѣ было много знаменій: кто городъ съ церквами видѣлъ, кто кровавую воду въ Иртышѣ. Говорили, что бѣлый волкъ выходилъ драться съ черною собакой, что пришелъ волкъ съ Пртыша, а собака—съ Тобола рѣки. Думали такъ, что все это къ войнѣ. Удивляться этому нечего: и у насъ въ народѣ ходятъ теперь нерѣдью разные слухи о

<sup>\*)</sup> Главный притокъ сибирской рѣки Оби.

голодѣ или большомъ наборѣ, когда на небѣ появляется камета съ большимъ хвостомъ или огненные столбы (сѣверпое сіянье).

Сталь царь Кучумь собпрать войско. Высланы были Татары противь казаковъ, илывшихъ Тоболомъ. Кучумовы данники, чтобы помъшать гребцамъ, перегородили въ узкомъ мъстъ всю ръку желъзными цъими, а сами тъмъ временемъ задумали напасть на Ермака. Татаръ было много. Три дим отбивались Русскіе съ лодокъ. Ермаку наконецъ удалось перехитрить нехристей: велълъ онъ казакамъ набрать хворосту, навязать изъ него большіе пучки и одъть ихъ въ лишніе казацкіе кафтаны. Такъ и сдълали: разсажали чучелъ по лодкамъ, а сами тайкомъ вышли на берегъ и бросились на непріятеля. Увидали Татары, что Русскихъ прибыло—и на берегу то они, и на водъ, —взяли да и побъжали.

Узналь Кучумъ, что съ малыми силами инчего не сдѣлаешь, кликнулъ кличъ по всему царству, и собралось большое войско. Махметкула съ конными людьми выслалъ онъ противъ Ермака, а самъ сѣлъ подъ Чувашьей горой за высокій земляной валъ, въ засѣку, неподалеку отъ своей столицы. Надѣялся Кучумъ на своего родственника, что тотъ въ обиду себя не дастъ.

Возлѣ одного урочища (Вабасана) Махметкулъ бросился на Русскихъ съ своею конницей. Вооружены были Татары стрѣлами и короткими коньями. На первый разъ казаки малость сробѣли. Еслибы не Ермакъ, такъ Татары ножалуй бы верхъ надъ ними взяли. Сталъ онъ ободрять своихъ ратниковъ и первый впередъ кинулся. Пошелъ кровавый бой. На каждаго изъ нашихъ, говоритъ Строгановская льтописъ, приходилось отъ 10 до 30 человѣкъ Татаръ; но порохъ и свинецъ повернули опять дѣло въ нашу пользу. Въ то время, какъ поганые (такъ мы называли всѣхъ, кто былъ не православной вѣры) бросали въ Русскихъ стрѣлы и конья, русскіе

люди стрѣляли изт пищалей \*) и пушект скоростръльных и изт дробовых, и изт затинных \*\*), и шпанских, и изт аркобузовт \*\*\*). Многіе пть Ермаковой дружины были убиты. Стало Ермаку жалко и людей, и пороха.

— Сядемъ, братцы, въ лодки, сказалъ онъ:—Татары намъ на водъ ничего не сдълаютъ.

Опять поплыли казаки по Тоболу, а съ крутаго берега такъ и сыплются стрѣлы, только большаго вреда отъ нихъ не могло быть, потому что на казакахъ были желѣзиыя кольчуги. Проѣздомъ взятъ и ограбленъ былъ одинъ татарскій городокъ. Казаки много вывезли изъ него золота, серебра и царскаго меду и съ богатою добычей доплыли до Пртыша.

На Тоболь казакамъ еще было втернежь отъ татарскихъ стрълъ, а при устъъ стали нехристи на берегахъ показываться и конные, и пъшіе, видимо-невидимо. Съ крутыхъ береговъ ловко было стрълять по казакамъ. Въ воздухъ свистъли цълыя тучи стрълъ.

Улучать Русскіе минуту, выстрілять вверхь, п Татары поотстануть малость, но потомь опять пускають стрілы відогонку. Не стерпіль Ермакь, веліль причалить къ берегу, и давай драться съ татарскою сидой. Казаки принялись за діло дружно, прогнали непріятеля, сіли опять въ свои лодки и поплыли Иртышемь вверхь. Послів такихъ передрягь, какъ имъ было не устать. Не давали имъ Сибирцы отдыха. До города Искера межь тімъ было не такъ далеко,—Русскіе были возлів Чувашьей горы. Кучумъ, заслышавъ про ихъ пообіды, сталъ на ней съ большимъ войскомъ, а въ засаду отпустиль Махметкула.

<sup>\*)</sup> И и щ а ль — очень длинное и тяжелое ружье, вдвое длиниће обыкповеннаго. Стръляли изъ такихъ ружей съ особыхъ подпорокъ.

<sup>\*\*)</sup> Затинныя пушки, т. е. пебольшія.

<sup>\*\*\*)</sup> Аркобузы (аркебузы) — въ родъ обыкновенныхъ нынъшвикъ ружей; вообще они легкое огнестръльное оружіе.

Укрѣпился Ермакъ на ночлегъ въ одномъ татарскомъ городкѣ, только выспаться казакамъ не дали. Увидали они, что отъ Чувашьей горы идетъ къ нимъ Татаръ не одна тысяча,—стали ночью, по казацкому обыкновенію, совѣтъ держать, въ кругъ собрались.

#### - Что делать?

Одни стали говорить, что уходить надо по-добру, по-здорову; другіе, напротивь, разсчитывали на удачу. Большинство хотьло вхать въ лодкахъ назадъ, ссылаясь на то, что и такъ далеко зашли, пора и честь знать; а то, пожалуй, въ чужой земль и головы сложишь. Сталъ Ермакъ съ другими атаманами уговаривать и стыдить казаковъ; говорилъ имъ, что дурная про него съ ними пойдетъ слава. «Вотъ, молъ, разбойники, такъ они разбойники и есть; куда ихъ ни пусти, они пограбятъ, да и уйдутъ, а сдълать хорошаго ничего не сдълаютъ. Да онять куда же идти, говорилъ онъ: ръки ужь смерзаются».

Нодумали, подумали казаки и согласились остаться. Было это дѣло въ глубокую осень, на пятьдесять третій день посл'я выхода ихъ изъ Руси. Утромъ 23-го октября бросились казаки къ засѣкѣ. Начался неравный, кровавый бой. Татары тѣснили нашихъ отовсюду. Впереди небольшой толиы казаковъ были Ермакъ и Иванъ Кольцо. Долго рубились саблями, кололись коньями. Русскіе держались илотною стѣной и, не переставая, стрѣляли по Татарамъ изъ пищалей. "Съ нами Богъ!" кричали они, дружно отстанвая свою жизнь. Въ жаркой схваткѣ Махметкулъ былъ раненъ пулей, и Татары увезли его на другой берегъ Иртыша. Войско непріятельское, потерявъ начальника, обратилось въ бѣгство.

Когда Кучумъ узналъ, что Русскіе побѣдили и на этотъ разъ, то самъ въ отчаяніп бѣжалъ въ Ишимскія степи, броспвъ въ столицѣ своей, Искерѣ, много всякаго добра и казны. Нобѣда стоила Русскимъ не дешево: много казаковъ было

убито. Ермакъ не досчитался 107 человѣкъ. За то это была самая важная битва, послѣ которой вся Сибирская (прежде Югорская) земля, отъ Уральскихъ горъ до рѣки Оби и Тобола, отошла къ намъ.

26-го октября Ермакъ вошедъ въ брошенный Кучумомъ городъ. Искеръ стоялъ на высокомъ берегу Пртыша. Съ одной стороны защищенъ онъ быль крутымъ обрывомъ, съ другой—тройнымъ глубокимъ рвомъ и землянымъ валомъ. Городскія жилища были построены все больше изъ дерева; но кромѣ избъ были еще мазанки, крытыя дериомъ. Говорятъ, что казаки много нашли въ Искерѣ разныхъ богатствъ и все раздѣяняи между собой по-ровну. Были тутъ и парчи, и мѣха, и золото, и много чего другаго. Долго казаки не вѣрили, что городъ пустой стоитъ; все думали, иѣтъ ли гдѣ засады какой. Нодходили они къ нему съ опаской. Но на самомъ дѣлѣ оказалось, что въ Искерѣ иѣтъ живой души. Не совсѣмъ это было для Русскихъ выгодно: принасы съѣстиме подходили къ концу, а на золото, найденное въ городѣ, не у кого было купить корки хлѣба.

Втащили казаки на городской валъ свои мелкія пушки, укрѣпились и сѣли ждать. 30-го октября пришли, наконецъ, Остяки съ своимъ княземъ, принесли подарки и занасы. Говорили они, что будутъ вѣриы, и просили милости. За ними пришли Татары. И тѣ и другіе были отпущены въ свои порты (жилища). Была однако взята съ нихъ небольшая дань.

Присягали они русскому царю, каждый по своему обычаю: Остяки клялись на медвѣжьей шкурѣ (этотъ звѣрь до сихъ поръ въ большомъ почетѣ у Остяковъ); Татары подходили и цѣловали окровавленную саблю Ермака. Онъ, говорится въ лѣтописи, не мозволялъ своимъ казакамъ обижать иновѣрцевъ. Ермакъ любилъ порядокъ и строго взыскивалъ за худыя дѣла. Такъ, если кто былъ ослушникомъ или обращался въ бѣгство, того топили въ рѣкѣ, завязавъ въ мѣшокъ,

набитый пескомъ и каменьями. За малыя вины насыпали въ платье песку и сажали въ воду на пѣсколько часовъ. Вотъ какія наказанія клалъ Ермакъ за всякое студное дыло.

Пользуясь наставшею тишиной, казаки занялись охотой и рыбною ловлей. Опасность однако не миновала. Махметкуль выздоровёль отъ тяжелой раны и въ первыхъ числахъ декабря мѣсяца неожиданно напалъ на Русскихъ, ловившихъ рыбу въ одномъ озерѣ. Казаковъ было 20 человѣкъ, и всѣ до одного были избиты. Узнавъ про это, Ермакъ пустился въ погоню за Махметкуломъ и, разгромивъ Татаръ, отметилъ за своихъ товарищей.

Давно стояла глубокая, снёжная зима, съ страшными мо розами и вьюгой (по-сибирски пургой); цёлыя тучи снёга заносили всё пути, такъ что идти дальше и думать было нечего. Отложили это дёло до весны. Вся зима прошла втобираніи ясака, охотё и рыбной ловлё. Казаки этимъ кормились, потому что хлёба въ тёхъ мёстахъ не было.

Вогуличи сами вызвались платить русскому царю ясакъ и во многомъ помогали казакамъ, какъ проводники.

Въ апрълъ 1582 года рано открылась сибирская весна. Ермаку сообщили, что Махметкулъ педалеко и что съ нимъ очень мало народа. Атаманы отрядили 60 самыхъ смѣлыхъ казаковъ, которые врасилохъ папали на непріятельскій станъ, полонили самого Махметкула и привезли его въ Искеръ.

Ермакъ принялъ царскаго родственника ласково, радунсь, что получилъ въ свои руки такого важнаго человѣка, въ случаѣ нужды—заложника.

На стараго, слѣпаго Кучума тѣмъ временемъ обрушилось много бѣдъ. Мало того, что полонили его богатыря, шелъ еще на него сынъ, убитаго имъ (Кучумомъ), князя Бекбулата съ войскомъ; измѣнилъ вдобавокъ близкій ему человѣкъ, вельможа Карача.

Ермаку все это было на руку. По ръкамъ Оби и Иртышу

пришлось ему еще воевать съ нѣкоторыми остяцкими князьями, такъ какъ они не всѣ были покориы. Особенно упорствовать князь ихъ Демьянъ. Онъ сидѣлъ въ своей крѣпости съ 2.000 ратныхъ людей, на крутомъ берегу Иртыша.

По дорогѣ къ ней, Ермакъ привелъ въ русское подданство обложилъ ясакомъ) иѣсколько татарскихъ племенъ. Долго не могли казаки взять крѣпости князя Демьяна. Говорятъ, что въ остяцкомъ городки стоялъ золотой идолъ, завезенный будто бы изъ старой Руси, когда еще паши предки молились пень камъ. Идола этого Остяки держали въ большой чашѣ, изъ которой для храбрости ипли воду. Одинъ Чувашенинъ вызывался украсть у нихъ его, да не могъ, потому что и день и ночь около идола былъ народъ. Казаки не пожалѣли пороху, и крѣпость наконецъ сдалась. Никакого идола Русскіе въ ней не нашли. Илывя Иртышемъ, они встрѣчали языческихъ жрецовъ. Тѣ приносили жертвы своимъ богамъ и просили у инхъ помощи отъ русскаго грома. Видя казаковъ, жрецы бѣжали въ лѣса.

На Иртышѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ его тѣснять очень высокіе берега, напали на нашихъ смѣльчаковъ вооруженные людп, но убѣжали при первомъ выстрѣлѣ.

Оставался еще самый сильный изъ остяцкихъ киязей, Самаръ. Соединился онъ съ другими восемью киязьками и готовился къ бою, рѣшивъ дать отпоръ казакамъ, зашедшимъ въ далекую Югорскую землю. Погубила только его неосторожность. Рано, чуть свѣтъ, бросились Русскіе на сиящій станъ остяцкихъ князей. Самаръ проснулся и былъ убитъ; остальные разбѣжались и стали платить ясакъ.

При взятін главнаго остяцкаго города, Назыма, убить быль атамань казацкій Никита Панъ и ивсколько казаковь. Ермакь дошель до Оби, захватиль еще ивсколько небольшихь крв-постей, построенныхь по ея берегу Остяками, и дальше идти не захотвль.

Дорогу перегораживала большая спбирская рѣка, шириною версты въ три-четыре, по обѣ стороны которой виднѣлись пустынные, укрытые счѣгомъ, берега. Ни кустика нигдѣ, ни деревца, а одинъ только болотный мохъ. Объ текла на сѣверъ, къ непріютному морю, покрытому чуть не цѣлый годъльдомъ.

Ермакъ певхалъ обратно, въ Искеръ, къ оставленнымт тамъ казакамъ. Вхалъ онъ съ музыкой. Русскіе были одъты въ дорогія, блестящія платья. Къ Ермаку всѣ относились съ уваженіемъ, какъ къ человѣку недюжинному. Покоренны жители встрѣчали побѣдителей съ почестями.

Только теперь Ермакъ рѣшился послать къ Строгановымт извѣстіе о томъ, что сибирскія дѣла идутъ на-ладъ. Въ грамотѣ, посланной имъ, онъ извѣщалъ, что султанз покорился, а Махметкулъ полоненъ, что земли ихъ взяты, а народы сибирскіе обложены ясакомъ.

Другую грамоту послаль Ермакъ царю Ивану Грозному, въ которой раскаявался въ прошлыхъ гръхахъ и говорилъ. что къ Русскому царству прибавилась еще новая земля—Спбирская. Писалъ Ермакъ, что ждетъ указа и присылки зоеводъ.

Повезъ въ Москву грамоту, осужденный Грознымъ на смертную казнь черезъ повъшеніе, бывшій разбойничій атаманъ Иванъ Кольцо.

Узнавъ объ удачномъ псходѣ сибирскихъ дѣлъ, Строгановы обратились къ царю съ просьбой присоединить къ своему царству вновь добитыя землицы. Они сами не могли бы ихъ удержать: мало было на это средствъ. Подосиѣли и сибирскіе послы: Кольцо съ казаками. Они били челомъ царю Ивану Грозному царствомъ Сибирскимъ, дорогими соболями, черно-бурыми лисами и бобрами.

Москва и царь радовались. Только и рѣчи у всѣхъ было, что объ Ермакѣ, о богатомъ его посольствѣ, да о томъ, сполько онъ народовъ покорилъ, сколько разнаго добра добилъ. Много раздарилъ Грозный казакамъ денегъ, суконъ и цвѣтныхъ камокъ \*). О прежнемъ гиѣвѣ не било и помину.

Въ Спбирь былъ отправленъ воевода Семенъ Болховской п служащій Иванъ Глуховъ съ пятью сотнями стрѣльцовъ \*\*). Ивану Кольцо разрѣшено было подыскиватъ охочихъ людей для заселенія новой земли. Отправлено было за Уралъ десять поповъ съ семьями.

Воевода отправился со стрѣльцами тѣмъ же самымъ путемъ, какъ п Ермакъ Тимовеевъ.

Покореніе Спбири малымъ числомъ казаковъ было дёломъ необыкновеннымъ, выходящимъ изъ ряда вонъ. Потому и не мудрено, что про подвиги Русскихъ за Уральскими горами ходили небывалые разсказы. Такъ, даже въ одной лётописи того времени говорится, что недалеко отъ какого-то вогульскаго городка встрётили они великана, ростомъ сажени въ двѣ, который разомъ давилъ человѣкъ по десяти въ своихъ здоровыхъ ланахъ. Живаго, говорится тамъ, взять его не могли, такъ пришлось застрѣлить такое чудовище изъ ружей. Между тѣмъ извѣстно, что Вогуличи — народъ малорослый и вдобавокъ очень робкій. Они, какъ мы знаемъ уже, почти безъ сопротивленія вызвались платить дань русскому царю.

Первын извъстін о Югръ были сказками, въ которыхъ едва ли возможно было различить хоть что-инбудь похожее на правду; но вотъ триста лѣтъ назадъ казаки перешли черезгоры, забрали много земли, своими глазами видъли все, многимъ изъ нихъ удалось вернуться на родину, а все-таки ходили въ народъ сказки про Спбирскую землю. Народъ въритъ бывалымъ людямъ, даже если они и прихвастнутъ немного. Пройдетъ какой-инбудь слухъ черезъ десять человъсъ,

<sup>\*)</sup> Камка-турецкая шелковая матерія, съ рисунками.

<sup>\*\*)</sup> Ибиее и конное войско того времени.

каждый прибавить свое—и загуляеть по свыту небылица. Такія воть пебылицы попадали въ то время и въ льтописи о томъ, что случалось на Руси изъ года въ годъ.—Пора однако вернуться въ Сибирь, къ Ермаку.

Прівхавшій воевода навезъ казакамъ подарковъ. Царь прислать Ермаку Тимовееву шубу съ своего плеча, двѣ брони и серебряный литой кубокъ. Величалъ, говорятъ, Иванъ Грозный бѣглаго донскаго казака килземъ сибирскимъ. Пришлымъ стрѣльцамъ съ воеводой данъ былъ казаками ппръ на славу. Между тѣмъ стояла суровая сибирская зима; жилье было сырое, открылась страшная болѣзнь—цынга \*). Воздухъ въ казацкихъ пзбахъ и землянкахъ былъ спертый, нездоровый. Прежде всѣхъ заболѣли стрѣльцы, присланные изъ Москвы, а послѣ пихъ слегли многіе и изъ казаковъ, проложившихъ путь въ Сибирь. Люди умирали въ страшныхъ мученіяхъ.

Подосивла на подмогу первой другая бёда: въ нищё быль недостатокъ. Прежде хоть охотой можно было достать и дичи и рыбы, а тутъ поднялись вьюги, стали страшные морозы, дороги запосило сивгомъ и изъ сосёднихъ юртъ нечего было ждать подвоза хлёба.

Ирпшлось теривть голодъ. Болвзиь отъ этого еще болве усиливалась и въ числв умершихъ былъ самъ воевода царскій, Болховской. Бъда миновала только весной, когда стало теилве и Русскимъ привезли хлъба.

Плённый царевичь Махметкуль отправлень быль Ермакомь въ Москву, при чемъ казакъ-завоеватель просиль у цари скорой помощи для удержанія новой земли въ своихъ рукахъ.

<sup>\*)</sup> Въ этой бользии у человъка десны становятся мягкими и изъ нихтсочится кровь, при чемъ отдъляется невыносимый запахъ. На кожъ появляются багровыя пятна, поги пухнугъ; во всемъ тълъ чувствуется боль. Отъ потери крови больной паконецъ умираетъ. Цынга появляется преимущественно въ съверныхъ краяхъ, — тамъ, гдъ воздухъ бываетъ холоденъ и сыръ. Соленая пища помогаетъ отъ цынги.

У Русскихъ оставался еще въ Спбири одинъ сильный врагъ—князь Карача. Силенъ онъ былъ хитростью и лживостью. Показывалъ Карача видъ, что друженъ съ Русскими, посылалъ Ермаку разные подарки, прикидывался върнымъ слугой, а тъмъ временемъ искалъ всъ средства, какъ бы насолить Русскимъ, а не то и вовсе прогнать ихъ изъ Спбирской земли. Ермакъ, не догадываясь, довърялъ Карачъ и разъ послалъ ему на подмогу противъ ногайскихъ Татаръ сорокъ удальцовъ, съ любимымъ атаманомъ Иваномъ Кольцо. Казаки пришли въ Тарскій улусъ князя Карачи, и всъ были переръзаны.

Послё такой неудачи Русскихъ поднялись на Ермака всё покоренные сибпрскіе пароды. Татары и Остяки пошли на городъ Пекеръ (Спбирь) и окружили его множествомъ обозовъ. Защита у сидёвшихъ въ городѣ была плохая: стѣны были деревянныя, складенныя на скорую руку, да валъ земляной. Пальба изъ пушекъ помочь не могла, потому что непріятель стоялъ съ обозами далеко въ полѣ; на вылазки людей было жалко. Карача хотѣлъ казаковъ сморить голодомъ, но они не дремали.

Темною ночью 12-го іюня 1584 года, подъ начальствомъ атамана Матвѣя Мещеряка, прокрались Русскіе въ станъ Карачи сквозь татарскіе обозы и перебпли много сонныхъ людей, въ томъ числѣ двухъ сыновей князя. До полудня другаго дня шла жаркая битва. Карача не могъ выбить казаковъ изъ своего сбоза, въ которомъ они засѣли, и бѣжалъ за рѣку Ишимъ къ Кучуму.

Опять покорились Русскимъ бунтовавшіе до этого сибир скіе народы.

Чтобы задать имъ страха, Ермакъ пошелъ слѣдемъ за Карачей и сталъ забирать пноземные городки. Говорятъ, что одинъ татарскій князь предлагалъ ему въ жены свою красавицу дочь, но Ермакъ не согласился взять къ себѣ бабу:

казацкое ли было дёло съ бабами возиться? Не обощлось безъ битвъ. Въ инхъ Ермакъ вимещалъ за своихъ умершихъ друзей и товарищей: Никита Панъ былъ убитъ въ бою, Иванъ Кольцо зарёзанъ, Яковъ Михайловъ тоже убитъ при разъёздівмёсть съ интью казаками; остался только одинъ Мещерякъ.

Усмиривъ Татаръ, Ермакъ вернулся въ Искеръ.

Въ тъ два года, которые выжили казаки въ Сибири, заведена была торговля съ далекими азіатскими землями. Бухарцы привозили въ Искеръ свои товары и мёнили ихъ на пушистые мъха. Ермакъ зналъ, что бухарскіе кунцы должны скоро прибыть на искерскій торгъ, и ждаль ихъ. Въ это время прошель слухь, что Кучумь не пропускаеть ихъ къ Русскимъ. Тогда Ермакъ съ пятью-десятью казаками пошелъ на встръчу азіатскимъ купцамъ. Цёлый день проискаль онъ напрасно: не было впдно ни Кучума, пи торговаго каравана. На обратномъ пути заночевалъ Ермакъ на берегу Пртыша. Съ одной стороны была шпрокая п быстрая ріка, съ другой не глубокая, паполненная водой, перекопь. Давно еще къмъто была она вырыта и видна, говорять, до сихъ поръ. Раскинули казаки шатры и легли спать, даже караульнаго не поставили. Это была большая оплошность со стороны Ермака: онъ зналъ, что Кучумъ не далеко.

Въ ночь разыгралась страшная буря на Пртышѣ: лодки оторвало и унесло внизъ, вѣтеръ ревѣлъ, волны хлестали въ берегъ... Пошелъ проливной дождь. Казаки спали мертвымъ сномъ, потому что сильно утомились за депь.

Между тёмъ царь Кучумъ съ Татарами быль на томъ берегу Иртыша. Онъ не рёшался идти въ русскій станъ, не вёриль, чтобы Русскіе спали, и послаль одного Татарина разузнать дёло и что-инбудь принести въ доказательство того, что они сцять. Надо было къ тому же отыскать бродъ. Посланецъ принесъ, одни говорять, три пищали, другіе — три лядунки съ порохомъ, —первое, что подъ руку попалось.

Тогда Кучумъ, пользуясь пепогодой, не слышно перевхаль съ своею конницей черезъ ровъ, напаль на спящихъ п перервзаль ихъ. Только двое проснулись во время резии: Ермакъ и одинъ изъ казаковъ, который принесъ своимъ печальную въсть. Нъсколько Татаръ было убито Ермакомъ. Видя, что нъть спасенья, онъ кинулся къ лодкамъ, но лодокъ не было, — ихъ далеко унесло вътромъ. Въ отчаяньи бросился Ермакъ въ глубокій и быстрый Иртышъ, надъясь доплыть до нихъ, но тяжелое вооруженіе потянуло его ко дну, и онъ утонулъ. Случилось это 5-го августа 1584 года. Черезъ педълю около одного татарскаго селенья прибило трупъ Ермака. Татаринъ, удившій рыбу на берегу, увидаль въ водѣ чьи-то ноги, закинуль петлю и вытащилъ человѣка. На утопленникѣ была надъта желѣзная броня съ мѣдной оправой; на груди быль золотой орелъ. Всѣ признали казацкаго атамана.

Говорятъ, что Татары злобно потѣшались надъ покойникомъ, положили его на рундукъ и пускали въ него стрѣлы; пріѣхаль будто бы и Кучумъ съ остяцкими князьями смотрѣть на это поруганіе. Народная молва передаетъ, что хищныя птицы, слетаясь на запахъ трупа, не трогали Ермака и только съ рѣзкимъ крикомъ вились надъ нимъ въ вышинѣ; будто стали Татарамъ сниться страшные сны, представляться видѣнія, и что эти сны и видѣнія принудили ихъ схоронить Ермака на кладбищѣ, подъ кудрявою сосной. Въ день похоронъ зажарены были въ честь ему и съѣдены тридцать быковъ.

Верхняя кольчуга, по преданію, досталась жрецамъ Бѣлогорскаго идола, а инжияя—одному мурзю \*), Кандаулу, кафтанъ казацкій—другому мурзѣ, Сейдяку, а сабля и поясъ—Карачѣ. Надъ могилой Ермака, подъ развѣсистой спбирскою сосной, пылаль по ночамъ, говорилъ народъ, столбъ огнен-

<sup>\*)</sup> Мурза-кназь.

ный, и напуганные Татары постарались скрыть мёсто, гдё быль схоронень знаменитый казакь.

Лѣтъ 70 спустя кольчуга Ермака какими-то судьбами онять досталась Русскимъ. Ея размѣры, говорятъ, были громадные. Она была желѣзная, въ два аршина длины; шириной въ плечахъ—пять четвертей. На груди и спинѣ—по золотому орлу; на рукавахъ и подолѣ—мѣдная опушка въ три вершка шириной.

Про самого Ермака разсказывали еще много небылиць; говорили, напримёръ, что самая земля съ его могилы исцёляла отъ недуговъ, дёлала человёка непобёдимымъ, и пр.

Теперь про него знають во всей Спбири; у многихъ тамошнихъ крестьянъ есть илохо намалеванные портреты Ермака, а про могилу никто не знаеть. За то въ Тобольскѣ, построенномъ вскорѣ послѣ его смерти, стоитъ Ермаку намятникъ. Низъ у намятника гранитный, въ полсажени вышпиы; верхъ мраморный въ 7 сажень. Со всѣхъ четырехъ сторонъ написаны слова. Съ одной: «покорителю Сибири, Ермаку»; съ другой: «воздеизиутъ ет 1859 году»; на остальныхъ двухъ сторонахъ помѣчены годы: 1581 (годъ выхода изъ Руси въ Сибирь) и 1584 (годъ смерти Ермака). У прежнихъ Сибирцевъ считался онъ непобъдимымъ храбрецомъ, такимъ же слыветъ Ермакъ въ народѣ, и теперь много сложено про него иѣсенъ.

Послѣ смерти любимаго атамана рѣшили казаки идти въ Русь. Безъ него они не знали, что имъ и дѣлать съ Татарами. Нехристей много,—пожалуй, всѣхъ перебьютъ, а казаковъ и безъ того много убыло и отъ холода, и отъ татарскихъ стрѣлъ, и отъ болѣзни.

Искеръ былъ брошенъ, и Русскіе ушли съ присланнымъ нзъ Москвы Глуховымъ. Послѣ ухода ихъ въ покинутый городъ пришелъ сначала сынъ Кучума, Алей, а за нимъ и самъ старикъ-отецъ. Недолго однако въ немъ они насидѣли: подошелъ съ войскомъ одинъ князь, по прозванію Сейдякъ, и,

отилачивая за прежніе Кучумовы грѣхи, выгналъ слѣпаго старика изъ Искера.

Бѣжавшимъ въ Русь казакамъ попался на дорогѣ воевода Мансуровъ. Онъ шелъ на подмогу съ сотней людей и съ одною пушкой. Иванъ Грозный не былъ въ живыхъ; на царскомъ престолѣ сидѣлъ уже сынъ его, Өеодоръ.

Пришлось казакамъ ворочаться опять въ Сибирь. Подошли они къ Искеру, но взять его не могли, и заложили на Оби другой городокъ. Стали подъ него подступать Остяки, не радуясь возвращенію старыхъ знакомцевъ, и сильно молились своему идолу, Славутею, чтобъ опъ помогъ имъ.

Однако дѣло у нихъ на ладъ не шло. Русское ядро попало въ идола и разбило его въ мелкія дребезги. Трусливые Остяки ушли и со страху больше не показывались.

Между тѣмъ изъ Москвы пришелъ еще воевода—Чулковъ, человѣкъ умный и ловкій. Привелъ онъ съ собой триста человѣкъ и заложилъ, въ шестнадцати верстахъ отъ Искера, городокъ Тобольскъ. Князь Сейдякъ продолжалъ все сидѣть въ прежней сибпрской столицѣ. Чулковъ ссориться съ нимъ не хотѣлъ. Только Сейдяку не правилось, что Русскіе пришли и недалеко отъ него новый городъ заложили; пригласилъ онъ Карачу да съ нимъ и пошелъ къ Тобольску.

Поднялись оба князя на хитрости: для отвода, ястребовъ стали выпускать, будто на охоту ѣдутъ. Увидалъ Чулковъ, что дѣло не ладио, послалъ къ нимъ гонца звать для переговоровъ насчетъ замиренія. Пришли князья и Кучумъ съ ними. Думаютъ: вотъ, молъ, Русскіе струсили нашей татарской силы.

Подали объдъ, а гости и куска въ ротъ не берутъ. Чул-ковъ-то и говоритъ имъ:

- Что, неужто, вы хлъбомъ-солью брезгаете?
- Нътъ, отвъчають тъ, —не брезгаемъ.
- Такъ, вынейте, говоритъ.

Стали гости нить, поперхнулись и закашлялись. Тутъ Чулковъ-то и закричаль:

— А, вы съ худымъ умысломъ пришли сюда... Ребята, вяжи! Связали гостей. Побросались-было Татары къ окнамъ: выскочить хотѣли. Вышла драка; многихъ перебили. Слѣной сибирскій царь все не сдавался, писалъ послѣ къ царю грамоту, замиренія просилъ. Царю Кучума бояться было нечего, и онъ звалъ его на свою царскую службу. Махметкулъ въ то время ужь справлялъ ее.

Скоро всю Кучумову семью отослали въ Москву, гдѣ плѣнниковъ приняли милостиво. Сибирскій же царь, на старости лѣтъ, не захотѣлъ неволи и бѣжалъ къ ногайскимъ Татарамъ, а тѣ взяли да и убили его. Сдѣлали они это потому, что боялись Русскихъ, какъ бы тѣ на нихъ не осерчали: скажутъ, пожалуй, вотъ, молъ, врага нашего прикрываете. Такъ и погибли Ермакъ съ Кучумомъ не своею смертью. Сибирская же земля осталась въ нашихъ рукахъ и стала, какъ увидимъ, заселяться Русскими.

Казаки пошли дальше, на востокъ

#### III.

## На трехъ великихъ рѣкахъ Сибири.

Первый шагъ въ незнаемую Сибпрскую землю былъ удаченъ, хотя обошелся и не дешево. За Уральскими горами встрътили казаковъ Татары. Это былъ народъ посильите Остяковъ и Самояди, которые платили дань болъе сильнымъ пришельцамъ съ юга. Татары смыслили кое-что въ военномъ дълъ и умъли лучше обороняться, чтылъ разбросанные по Сибпрской землъ народцы. У Татаръ, при нуждъ, собиралось большое конное войско; у нихъ былъ свой сильный султанъ Кучумъ; на Иртышъ стоялъ большой, городъ—столица Искеръ, кромъ того не мало было разныхъ поселеній—улусовъ. Татары отчасти были уже знакомы съ осъдлою жизнью.

Пришлые изъ-за Камия служилые люди \*) встрѣчали отъ нихъ не покорность, а цѣлыя тучи стрѣлъ. Противъ казаковъ высилались большіе конные отряды. Мы знаемъ, какъ одинъ разъ эти смѣлые и выносливые люди, завидя несмѣтную татарскую силу, поколебались, призадумались надъ своею судьбой и даже рѣшили (хоть и не всѣ) идти назадъ, въ Русь. Не будь Ермака съ товарищами-атаманами, они бы и ушли. Трудно, выходитъ, было проторять сибирскіе пути.

Смёлость и удальство, которыми запаслись казаки, живя постоянно на безпокойной Русской Украйив, помогли имъ совладать съ татарскою силой. Но одного удальства да смёлости было для этого, пожалуй, и мало: вёдь и у Татаръ выискивались лихіе навздники-богатыри; стоитъ вспомнить Махметкула. Было что-то еще, что давало силу пришельцамъ изъ-за

<sup>\*)</sup> Ратиме, воинскіе чины. «Кто убился? — Бортвикъ. А кто утонулъ? — Рыбакъ. А въ полъ убитый лежитъ? — Служилый человъкъв. (Пословица).

Уральскихъ горъ. Дѣло въ томъ, что Русскіе зиали больше Спбирскихъ Татаръ и покорпыхъ имъ народцевъ. До многаго одинъ человѣкъ иной разъ самъ и не додумается, или если додумается, такъ не скоро; падо, чтобы кто-нибудь ему разсказалъ да показалъ. Не даромъ говорится: умъ—хорошо, а два—лучше. Есть близкій, знающій человѣкъ—придетъ и укажетъ, или прямо, безъ указки, переймешь отъ него по нуждѣ. Такъ бываетъ и съ цѣлымъ народомъ. Случается, что люди долгое время живутъ въ глуши и мало до чего могутъ додуматься сами, своимъ умомъ. Бываетъ это отъ разныхъ причинъ, а главное отъ того, что пѣтъ у народа знающихъ сосѣдей, либо трудны и далеки къ этимъ сосѣдямъ пути.

у Русскихъ жили по сосёдству, на западё, знающіе люди. Хоть и лежала Русь далеко, на востокъ, однако въ нее давно быль доступь всякные пьмцамь, оть которыхь подъ-чась нужда заставляла кое-что и перепять. Самое нужное, само собою, бралось прежде всего; а что для насъ было всего нуживе въ то время, когда на западв жили знающе и сильные этимъ знанісмъ люди, а на югѣ безноконли степные разбойники?—Ясное дёло, что оружіе. Сосёди давно выдумали зелье (порохъ), давно имъ кидались тяжелыя ядра, противъ которыхъ плохо защищали жельзныя латы и деревянныя стѣны. Въ концѣ четырнадцатаго вѣка (1389 г.) завелся огиенный бой и у насъ; стали нослѣ отливать не один колокола, понадобились пищали да пушки. Отсюда и то понятно, почему Спбирцы не могли осилить пришлыхъ казаковъ и какаянибудь горсть смёлыхъ людей, съ илохимъ огнестрёльнымъ снарядомъ, прогоняла тысячную толну пновърцевъ. Были, какъ увидимъ послъ, и другія причины. Татарскихъ ратныхъ людей огненный бой засталь врасилохь, они не могли понять, въчемъ тутъ спла. Перенимать его у Русскихъ не было времени, потому что Русскіе сами хотёли стать хозяевами

въ Спбпрской землъ и на мирныя сдълки не шли; надо было по-неволъ уступпть имъ мъсто. Татары ушли скоро послъ того, какъ казаки полонили Сейдяка. Ни разу послъ не удавалось имъ набраться силы и постоять за Кучумово царство, хоть они и старались объ этомъ.

Русскіе люди покоряли новыя земли не наб'вгомъ, какъ кочевые народы; опп, какъ люди привыкшіе къ осёдлой жизни, старались закръпить ихъ за собою. По ту сторону Уральскихъ горъ покинуто ими было государство, города и села, пзвъстный порядокт жизни, котораго они держались вотъ уже сколько л'ять. Изъ Москвы наказывалось казакамъ идти Сибирскою землей, отыскивать «новыя землицы», брать ясакъ со встръчныхъ людей, приводить ихъ нодъ высокую государеву руку, ставить жилыя мёста. Послёдними-то и закрёнлялась за нами Спбирская земля съ самаго начала. Еще Ермакъ, изъ осторожности, на всякій случай, оставилъ позади Кокуй-городокт, чтобы было куда отступить и гдф укрыться; то же дёлали казаки и послё Ермака. Они шли, оставляя за собой рядъ небольшихъ крѣпостей (остроговъ). Изъ нихъ онп расходились потомъ небольшими артелями въ разные концы Спбпрп. До самой Оби была она уже въ нашихъ рукахъ, но пробирались и дальше. Большія ръки со многими притоками номогали казакамъ подвигаться довольно скоро. Ихъ путь лежаль не прямой, а ломанною линіей; его можно, ножалуй, сравнить съ обернутою вверхъ ножками славянскою буквой мыслите (W). По текущимъ съ юга на съверъ ръкамъ они то спускались до промерзлыхъ стверныхъ болотъ, по которымъ ходили кочевники съ своими оленями до самаго моря, то поднимались до густыхъ, неоглядныхъ лъсовъ, на югв, до Каменныхъ хребтовъ. Весною и летомъ илыли по ръкамъ на нехитро-устроенныхъ кочахъ и дощаникахъ \*).

<sup>\*)</sup> Большое судно, съ одною мачтой и съ палубой. Кочъ былъ саженъ въ 12 длины; маленькій кочъ звался кочеткомъ.

Въ этихъ посудинахъ пной разъ не было ни одного желѣзнаго гвоздя, ни одной жельзной скобы. Даже якори были деревянные п для тяжести къ нимъ привязывали камии. Канаты дълали изъ оленьей кожи; изъ нея наръзывались ремни и сплетались. Вивсто парусовъ, за недостаткомъ холста, разввишвали сыромятныя оленьи шкуры. Когда подходила зима, суда оставлялись на какомъ-нибудь волокъ и строплось зимовье. Промышленники, забиравшіеся на сіверъ часто раньше казаковъ, ставили его больше въ лесу, или около него, къ звърю ближе; казаки же-по ръкамъ, а иной разъ гдъ придется. Зпиовьемъ звалась простая курная изба, съ большою глиняною печью, со слюдой въ окнахъ, а то и просто съ кускомъ льду. Жило въ такой избѣ самое малое-шесть казаковъ; коли надо было, такъ избу огораживали. Въ отличіе отъ сосѣдей-нехристей, около зимовья ставился большой деревянный крестъ. Выпадали глубокіе снѣга, въ полѣ вьюжило; трещали страшные морозы... Зимовье часто кругомъ заносило высокими сугробами, и только небольшая струйка дыма указывала по временамъ, что въ занесенной одинокой избъ есть люди. Казаки и промышлениики иодвязывали къ ногамъ длинныя лыжи\*) и пускались на нихъ по лъсамъ п равнинамъ — одни за звъремъ, другіе — за сборомъ царева ясака. Принасы везли на оленяхъ или собакахъ, запряженшыхъ въ легкія нарты \*\*).

Изъ простаго огороженнаго зимовья выросталь острожект, а нотомъ острогъ. Такъ называли всякое обнесенное тыномъ мѣсто. Тынъ или частоколъ дѣлался изъ свай, которыя, будучи врыты стоймя острыми, обтесенными концами, торчали

<sup>\*)</sup> Двѣ, въ 21/2 аршина и меньше, дощечки. Пхъ подвязываютъ къ погамъ для ходьбы по глубокому спѣгу. Лыжи—не широки, съ немного вздерпутыми къ верху посками. Для того, чтобы не скользить при спускѣ, ихъ подбиваютъ дешевымъ мѣхомъ оленя или выдры.

<sup>\*\*)</sup> Узкія санки, длиной до шесты аршинъ.

къ верху. За острожнымъ тыномъ, который поставить было дъломъ скорымъ и не мудренымъ, рубплись избы, или коналось жилье въ землъ. Такія укръпленныя мъста были обыкновенно расположены въ началъ какого-инбудь волока съ одной ръки на другую, или около ръчнаго устья. Такъ какъ строили пхъ на скорую руку и неумёло, то иные острожки стояли не долго: подгнивали или вовсе разваливались; случалось, что ихъ истреблялъ пожаръ. Поджоговъ боялись сильно, да они страшны были въ мъстахъ, гдъ кругомъ стояли лъса. Лъса эти часто горъли, а тушить ихъ никто и не думалъ. Въ любомъ жильъ только одна печь клалась изъ битой глины, а остальное все-смолистое дерево, такъ долго ли до гръха. Если въ острогъ скоплялось довольно много народу, то случалось, что ставили и маленькую церковь на мъсто прежней часовии. Города рубились отдёльно, но бывало и такъ, что острогъ съ городомъ стояли вмѣстѣ: снаружиострожный полисадъ (тынъ), а внутри, съ деревянными рублеными ствиами и башиями-городокъ. Не велики были эти жилыя мъста: такъ, въ Таръ (на Иртышъ) городокъ всего быль въ 42 квадратныхъ сажени (т. е. каждая изъ 4-хъ ствиъ была такой длины); острогъ, который шелъ кругомъ, былъ въ длину до двухъ сотъ, а въ ширину до полутораста саженъ. Между его тыномъ и городкомъ жили обыватели; твено было, - такъ селились и за тыномъ, въ полв. Въ городкъ стояли: церковь, воеводскій дворъ, зелейные (пороховые) погреба, казенные амбары. Русь поставляла въ сибирскія поселенія все, что нужно, а мало ли что падо было прислать въ какой-инбудь городокъ, или острогъ? Кромѣ разныхъ, необходимыхъ для жизни принасовъ, поставленному воевод'в требовалась бумага для отписей въ Москву, при бумаг'ь-писець, подъячій, въ церковь (если была) нуженъ быль священникъ, причтъ, книги, ризы, образа, сосуды, да кромъ того еще мелочи разния-всъхъ не перечтешь. Въ

одной записи того времени говорится, напримѣръ, что послано въ такую-то церковь: «ладану 3 фунта, да 3 фунта темьяну, пудъ воску, да ведро вина церковнаго». На низенькую деревянную колокольню высылали колоколъ въ какіе-нибудь три пуда безъ дву гривенокъ вѣсомъ, п Сибпрцамъ можно было обѣдню справлять, помолиться. Служильниъ п рабочимъ людямъ, илотникамъ, кузнецамъ и пр., требовались топоры, тесла, ножи, всякій заводъ. Безъ топора нельзя было въ Сибири и шагу сдѣлать.

Для поселеній выбирали місто повыше—на пригоркі или на річномь юру, чтобы весной сильная сибирская вода не затопляла. Коли місто было удобно, то о немь отписывалось, что оно *сугожее и крыпко*, *и рыбно*, *и пашенка не велика есть*, *и лугоет много*, *и гды стояти городу и то мысто высоко—большая вода не поимаетт»*. Города строили казацкіе головы, сотники, боярскіе діти. Постройка ихъ обходилась, на пынішнія деньги, очень дешево: сажень полисада—20 ко-півсь, башня—рубль \*).

Число поселеній увеличивалось съ каждымъ годомъ, а вмѣстѣ съ ними—и число переселенцевъ изъ-за Уральскихъ горъ. Между ними, къ концу интисотыхъ годовъ, были въ Спбири не одни служилые люди—казаки, да промышленники; изъ сѣверныхъ русскихъ городовъ (Устюга, Тотьми, Сольвычегодска) шли охотой и высылались еще пашенные люди и торговцы. Намъ извѣстно, что еще при жизни Ермака Иванъ Кольцо набиралъ въ Спбирь охочихъ людей. Въ 1586 году, при сынѣ Грознаго, царѣ Оеодорѣ Ивановичѣ, изъ Сольвычегодска (уѣзднаго города ныиѣшней Вологодской

<sup>\*)</sup> Рубль стоилъ вдвое противъ нынѣшняго. Рубля (монеты) не было; рублемъ звали сто конѣекъ, отъ слова рубитъ, прежде за товаръ платили серебромъ, на вѣсъ; отсюда: рубль—отрубокъ серебра, извѣстной дѣны. Гривна рубилась на-четверо (на 4 рубля). Рубль звали еще тинъ отсюда слово—полтина.

губерніи) посланы были въ покоряемую страну пашенные люди съ лошадьми, коровами и сохами. Промышленники и торговцы, забпраясь на сѣверъ Сибпри, украдомъ вели выгодный для себя и убыточный для казны торгъ. Сначала это имъ сходило съ рукъ, а послѣ провѣдали о продѣлкахъ въ Москвѣ и приказали стеречь государево добро и людей безвѣдомо не пускать. До вступленія на престолъ Михапла Өеодоровича Романова у Русскихъ въ Сибпри было уже нѣсколько городовъ (Тобольскъ, Тюмень, Пелымъ, Березовъ, Тара, Томскъ и другіе). Для возки хлѣба высылались изъ Руси ямщики; суда строили тоже присыльные, умьющіе толоромъ люди.

Жители сибирскихъ поселеній кормились охотой и рыбною ловлей; гдъ было можно, тамъ заводили пашни. Въ началъ шестисотыхъ годовъ Русскіе далеко отошли отъ сѣверныхъ тундръ п Уральскаго хребта. Въ 1604-мъ году построенъ быль Томскь; онъ лежаль довольно близко отъ юга Сибири. Какъ населялись тогда города, видно изъ того, что, напримъръ, для Томска приказано было набрать 50 человъкъ охочаго люда и дать имъ по два рубля съ полтиной, хлъбапо четверти муки, по поль-осминъ крупъ, да столько же толокна. Наказывалось прибрать молодцовъ добрыхъ, которые бы стрелять умели. Работы этимъ молодцамъ было не мало: они должны были расчищать дороги, ровнять пеньки послъ вирубленных в лъсовъ.... При Миханлъ Оеодоровичъ, а послъ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ въ Сибпри, особливо въ южной ея половинъ, было не покойно: кромъ туземцевъ вставали противъ Русскихъ Татары и Киргизы; а позже не было покоя отъ Калмыковъ. Кочевники жили на югѣ Сибири и казакамъ-поселенцамъ приходилось отъ нихъ такъ же терпъть, какъ въ прежніе годы русскимъ крестьянамъ отъ Татаръ. Кочевники приходили и жгли остроги, угоняли скотъ, били людей. На краю степей, которыя лежали на юго-западѣ въ перемежку съ горами, надо было ставить крѣпости посильнѣе, заводить пушки, сажать ратныхъ людей побольше; но народу въ Сибири было еще очень мало: киргизскія и калмыцкія толиы приходилось разбивать по частямъ. Города Тара и Кузпецкъ служили Русскимъ защитой отъ этихъ разбойниковъ, а между тѣмъ въ Тарѣ, для охраны плодородной Барабинской степи, было всего 60 казаковъ.

Кочевники двигались съ юга на съверъ и занимали покоренныя казаками мёста, потому что ихъ самихъ тёснили другіе народы. Поэтому Русскимъ, какъ увидимъ, было труднъе идти югомъ, чъмъ стверомъ, и опаска заставляла ихъ строить города больше на югь, чаще у верховья рыки, чымь у устья. Къ приходившимъ Калмыкамъ, Татарамъ и Киргизамъ примыкали перъдко и сибпрскіе народци; какъ всякому человьку, и имъ хотвлось воли, но такъ какъ не хватало своей силы, то они и клали надежду на другихъ. Приливы кочевниковъ съ юга вмѣстѣ съ страшными разливами ръкъ были долгое время просто неизбъжными. Много лътъ спустя послѣ занятія Спбирп, Тобольскъ, городъ все-таки свверний, лежащій делеко отъ юга, со страхомъ ждалъ прихода Калмыковъ. Онъ даже приготовился къ осадъ. На югъ многіе остроги были сожжены; Русскіе уже не разъ дрались съ Калмыками. Осталось цёлое описаніе, чёмъ и какъ хотёль обороняться Тобольскъ противъ людей ст лучными боемг (Русскимъ невыгодно было драться съ кочевниками въ полъ, а за стънами они могли отбиться). Было расписано все, кому какую башию выдать или какіе ворота; говорилось въ оннен: «у сына боярскаго и атамана (такого-то) подъ началомг 180 человькг. Пушка на башит по длинт 9 четвертей, по выбрасываемому металлу 21/2 фунтовъ. При ней 10 пуль (небольших ядерг) жельзных, 221/2 фунта пороху пушечнаго, на затравку ручнаго полфунта. Иушкарь

(такой-то); для поворота (пушки) два крестьянина пашенных»; у боевых околг 4 казака пышихх» н т. д.

Эти опасенія и приготовленія къ осадѣ въ такомъ большомъ городѣ показываютъ намъ, во-первыхъ, что въ Сибпри еще мало было Русскихъ людей, даже спустя 60 лѣтъ послѣ Ермака; во-вторыхъ, можно по описанію составить понятіе о тѣхъ хорошихъ средствахъ, которыя были тогда у Русскихъ подъ руками. Почти въ каждомъ небольшомъ поселеніи была одна пушка, а то п больше: выгнать Русскихъ людей пзъ Сибири кочевникамъ было не подъ силу.

Казаки шли и съверомъ и югомъ; вездъ ихъ можно было встратить. Случалось такъ, что на съвера поставять острогъ или зимовье (ясачное) и ходять изъ него за ясакомъ къ югу; южийе, другая казачья артель поставить свой острожекъ и идетъ собирать ясакъ на свверъ. Сборщики столкнутся, и выйдетъ ссора. Кончались эти ссоры обыкновенно тымь, что выростеть большой воеводскій городь и прикажуть служилымъ людямъ ходить за ясакомъ только изъ него, свозить ясакъ государевъ въ его амбары. Старательно собирались казаками дорогія шкурки сибирскихъ звірей: соболей, чернобурыхъ лись и несцовъ. Съ каждымъ годомъ увеличивались доходы казны. Такъ, въ 1586 году, съ Остяковъ взять быль двухь-годичный ясакь, всего по 14 соболей, а льть черезъ 30 сборъ сталь получаться громадный: бывало такъ, что лыжи вмъсто оленьей или видровой шкуры подбивали соболями; на плечахъ простыхъ казаковъ надъты были ниой разъ собольн шубы. Въ 1640-мъ году доходу было больше 170 сороковъ соболей, а это выходить около семи тысячь шкурокъ.

Укрѣппвищсь на Оби и ея притокахъ, казаки дошли, къ двадцатымъ годамъ семнадцатаго вѣка, до другой великой рѣки—Енисея и въ 1621-мъ году поставили Енисейскій острогъ. Онъ скоро развалился, потому что строили его не

мастера; срублены были новыя стѣны и небольшая церковь. Въ нѣсколько лѣтъ городъ выросъ, и въ немъ стала скоиляться государева казна, назначаемая въ отправку до Москвы. Изъ описанія города видно, что за тыномъ выстроены были, кромѣ казенныхъ, два хлѣбныхъ амбара, съѣзжая изба да таможенная. Въ Енисейскѣ бывалъ большой торгъ, на который съѣзжались окружные народцы и русскіе торговые люди—мѣнять разныя подѣлки на мѣха; потому кромѣ воеводскаго двора былъ и гостинный. Въ тыну стояла и тюремная изба.

«Землицамъ» все еще конца не видълось. Посланные ихъ отыскивать писали воеводъ о своихъ походахъ; а воевода доносилъ въ Москву объ осмотръ такихъ-то мъстъ, о сборъ ясака съ такихъ-то людей и ждалъ указовъ. Народъ изъ Руси продолжалъ высылаться на обширныя сибирскія пустыни. Въ 1630-мъ году изъ-за Уральскихъ горъ отправлены были до Тобольска 500 мужиковъ и 150 бабъ съ дъвками. Выселены были они изъ ближнихъ къ Сибири мъстъ.

За Енпсеемъ все сильно измѣнилась: стало больше лѣсовъ и болотъ; погода становилась все непостояннѣе и суровѣе; часто показывались горы (камень). Ясакъ приходилось брать съ Тунгузовъ и Брацкихъ мужсиковъ: съ мѣстами мѣнялись и люди. Прошло съ основанія Енпсейскаго острога еще лѣтъ десять... Доносили казаки, что найдена ими третья великая рѣка—Лена, и течетъ эта рѣка тоже на сѣверъ, какъ первыя двѣ рѣки (Объ и Енпсей). Алексѣй Михайловичъ приказалъ понскать на Ленѣ пашенныхъ мѣстъ. Кто хотѣлъ селиться, тѣмъ выдавали изъ казны денегъ на одну лошадь, безъ отдачи, а на другую лошадь вѣрили въ долгъ, на два года; изъ казны же давали пашеннымъ людямъ сериы, косы, сошники. На государя шла седьмая десятина. Дѣло восводы было оповѣстить, сколько на какомъ мѣстѣ можно поселить людей. Кликали на рынкахъ кличъ и на другія рѣки, въ

томъ числѣ на Илимъ. Рѣка эта пала въ верхнюю Тунгузку, что пала въ Еписей; отъ нен до Лены было вилоть. Кругомъ видиѣлись покрытые лѣсомъ хребты... Илимскимъ поселенцамъ были тоже льготы на цѣлыя пять лѣтъ, а послѣ этого государю шелъ пятый снопъ.

На самой Ленъ Русскіе нашли Якутовъ. Прошелъ между казаками слухъ о народѣ Еко; еще давно и казацкому головъ Василью Мартынову удалось его объясачить. На Ленъ добыли много соболей: въ 1630 году одинъ Васильевъ привезъ ихъ оттуда до двухъ тысячъ. У Якутовъ сохранилось одно любопытное предание о томъ, какъ пришлые съ запада люди выстроили якутское зимовье. Оно говорить, что зашли разъ въ Якутскую землю нѣсколько странниковъ, просили они у старшины (начальника рода) небольшаго клочка земли. «Намъ, говорили пришельцы, надо немного, самую малость, воть сколько можно укрыть этою воловьей шкурой». Согласились Якуты, позволили взять столько земли. Обычай быль у нихъ давать клятву у стоящаго на корию дерева, дали они и клятву, что впредь земля эта будеть на вѣкп въчные принадлежать пришельцамъ. Послъдніе, какъ только получили согласіе, взяли воловью шкуру и разрізали всю на тонкіе ремни, а потомъ и охватили этими ремнями изрядныйтаки участокъ. Стала эта земля Русская. Новые владельцы вкопали, гдъ гранямъ надо быть, столбы и уплыли вверхъ по Ленъ. Вътеръ дулъ имъ въ задъ и расправлялъ паруса. Не мало дивились Якуты и хитрости чужихъ людей, и тѣмъ бъльмъ пузырямъ, на которыхъ они плавали противъ воды. Немного спустя дикари увидали, что къ берегу пристали новыя лодки, а въ нихъ-новые люди. И много было этихъ людей-гораздо больше, чёмъ въ первый разъ. Русскіе привезли съ собой на свою землю товарищей: были тутъ и крестьяне-хлібопашцы, и казаки. Позади лодокъ шли привязанные плоты, а на плотахъ чего только не было? Какъ есть, все обзаведенье: бревна для избъ, принасы, орудія разныя. Изъ привезеннаго лѣса казаки чуть не въ одну ночь, все одно какъ въ сказкахъ дворцы ставятъ,—вывели стѣны. На дешево добытой землѣ появился острожекъ—крѣпость. Якутскій князь Тоёмг велѣлъ своимъ людямъ пускать въ Русскихъ стрѣлы; о порохѣ онъ, какъ дикарь, не имѣлъ понятія. Выстрѣлили въ Якутовъ холостыми зарядами, но не испугались Якуты; за то какъ только первая пуля убила человѣка наповалъ, они отказались отъ своей воли и стали платить ясакъ.

Такая простота и довърчивость могуть встръчаться только въ далекихъ, глухихъ мъстахъ. Сначала хитрость казаковъ, о которой говоритъ преданіе, удивила Якутовъ, а потомъ испугала. Мало ли что послѣ этого могутъ сдѣлать эти люди? То, чего мы хорошенько не знаемъ, насъ нерѣдко пугаетъ. Вздумали дикари обороняться, и тутъ увидали свое безсиліе... Ни до продѣлки пришлыхъ хитрецовъ, ни до ихъ отнешато боя они еще не имѣли средствъ додуматься: и то и другое ихъ застало неожиданно, врасилохъ, принудило покориться.

Якутскъ быль выстроенъ лѣтъ черезъ десять съ небольшимъ послѣ прихода на Лену. Мѣсто было ровное и песчаное; съ двухъ сторонъ видиѣлись невысокія горы; кое-гдѣ были разбросаны озера и темиѣли лѣса. Скоро городъ этотъ сталъ главнымъ мѣстомъ въ восточной, Заенисейской Сибири. Изъ него, поднимансь по рѣкамъ Алдану, Маѣ и Юдомѣ, казаки дошли къ 1640-мъ году до высокихъ горъ съ голыми вершинами и увидали передъ собой много воды, безъ конца много... Это было Тупузекое (Охотское) море; прозывалось оно такъ по народу, который около него жилъ, а у спбирскихъ илеменъ пзвѣстно было подъ именемъ Ламы (что значило: вода).

Не часто, а приходилось до этого казакамъ плавать по

морю, прилегающему къ сѣверной сторонѣ Спо́при. Знакома была имъ Обская губа и та часть соленой воды, что около нея; въ другомъ концѣ, въ то время, какъ якутскіе казаки переходили черезъ горы и уперлись въ Ламу, немудрящія русскія суда плавали мимо Ленскаго устья.

Позже, какъ увидимъ, не мало довелось побъдствовать казакамъ па томъ морѣ, которое теперь они, собираясь идти назадъ, дойдя до восточнаго края Сибирской земли, окинули только глазами. Пройдениая путина отъ Оби до Восточнаго моря мѣрялась не верстами, какъ у насъ, а дишцами; много Сибирской земли было подъ нашимъ началомъ; къ концу царствованія Алексъя Михайловича десятки мелкихъ племенъ подведены были подъ высокую руку Московскаго государя....

Не легко, а съ потомъ и кровью, заселялось обшпрное Спбпрское царство; много терпъли казаки еще при первомъ походѣ, съ Ермакомъ, много бѣдъ было еще впереди... Но не терпъли ли и самые сибирские народцы? Какъ съ ними обращались казаки? - Старые грфхи здфсь скрывать не мфсто: правдой и добротой Русскимъ тогдашнимъ людямъ хвастаться было нельзя. Мы знаемъ, что за народъ были казаки. Въ родной сторонъ отъ нихъ било жутко, да и имъ подъ-часъ тоже: казаки были все одно, что огонь, которымъ и обограться можно и обжечься, кашу сварить и село сналить. Разойтись такой сил'я было просторно на сибирскихъ равнинахъ. Не задолго передъ этимъ мий приходилось говорить о томъ, что зиали Русскіе люди, пли скорже что пижли въ рукахъ; теперь время потолковать о томъ, чего они не знали, или если и знали, такъ мало. Простые люди того времени были совсвыт темными людьми. Русская сторона была такая, что надо было работать, въ потъ лица добывать хлъбъ, а о другомъ до времени оставить и думы. Всякому приходилось помышлять объ одномъ-какъ бы сытымъ

да теплымъ быть. И эти двъ вещи не всегда давались. Давно крещенъ быль Русскій народъ, но далеко не вст понимали и держали въ сердцъ великую христіанскую правду: «люби ближияго своего, какт самого себя». Вначаль некому было простымъ языкомъ растолковать эту правду бывшимъ язычникамъ, а послъ многое мъщало понимать ее. Умъть отличить доброе отъ худаго, да удержаться отъ этого худаго-это дёло мудренёе грамоты. Грамотё вонъ пной въ въкъ не вмучится, или и знаетъ, да плохо; но въдь и то сказать, и грамотъ у кого-нибудь тоже надо учиться. Добротъ да правдъ-все одно. И не грамотному человъку можно быть правдивымъ; только для этого надо либо съ добрыми людьми пожить, либо самому ужь такимъ родиться. Русскому простому человъку трудно было въ то время научиться правдв. Я, номинтся, говориль, что плохое было пной разъ житье на Руси, когда были междоусобья, когда приходили Татары... Русскій народъ жилъ прежде постоянно въ страхѣ за свое добро, а потомъ въ певолѣ. Неволя всякому извъстна; извъстно и то, какъ съ невольниками обращаются. Отъ дурнаго, несправедливаго обращенія выходило много и дурныхъ, несправедливыхъ людей. Они и не знали, что худо, что добро. Добромъ считали только то, что имъ самимъ ладно, а до другихъ имъ дъла не было. Иначе не могло и быть. Выходили подъ-часъ мало того что не правдивые, но и жестокіе люди. Русскій простой человікь въ ті времена, о которыхъ мы говоримъ, не зналъ еще и азбуки, и ей ему не у кого было путемъ выучиться, да и времени досужаго не было. Всякій знаеть, что совскиъ бъдному человъку нужна прежде всего не азбука, а хоть малыя средства къ жизни. Послъ, когда будетъ время свободное, придеть и грамота. Долго работаль и трудился Русскій пародь, пока не досталь себѣ досуга. Можно ли, выходить, сильно обвинять темныхъ людей въ ихъ несправедливостяхъ? Опп

часто жестоко обращались съ иновърцами и со своими земляками. Ясакъ уплачивался связками соболей въ 40 штукъ; казаки приходили за ними и требовали неръдко больше, чъмъ слъдовало, брали силой, дрались. Не было мъховъ на-лицо, — назначали срокъ. Мъха и такъ шли почти задаромъ, промънивались на какой-нибудь ножъ, или топоръ. Случалось, что ясачные люди за получку мъднаго котла накладывали его до верху соболями, но казакамъ и этого было мало. Между сборщиками и инородцами часто бывали большія драки; съ опаской ходили казаки въ иныя мъста, боясь отместки. Зашли они въ глубъ Сибирской земли, далеко отъ царскаго страха, и смотръли на покоренныхъ людей какъ на подневольныхъ.

Пзъ Москвы наказывалось между тёмъ не чинить обиды ясачнымъ людямъ; но до царя было не близко. Въ 1617 году открылись въ Сибири кружечные дворы, завелось пьянство; въ 1622 г. патріархъ Филаретъ писалъ къ тобольскому архісипскону Кипріану и указывалъ на то, что въ Сибири казаки крестовъ не носятъ, постныхъ дней не хранятъ, живутъ съ некрещеными женами, при отъ закъ закладываютъ ихъ на срокъ, а если нечёмъ выкупить, такъ на другихъ женятся...

#### IV.

# Сибирская нужа. — Өедька Недострѣлъ. — Громленья.

Путина, по которой мы шли за казаками вдоль Сибпри до пынѣшняго Охотскаго моря, была главною путиной. На ней построены были всѣ три большіе сибпрскіе города того времени: Тобольскъ, Енисейскъ и Якутскъ (Пркутскъ основанъ гораздо позже). Изъ Енисейска разсылались люди на югъ, къ Байкальскому озеру, къ *Брацкимъ людямъ*; изъ

Якутска шли на сѣверо-востокъ и тоже на югъ, пришли, какъ увидимъ, на Амуръ-рѣку и добрались до береговъ Восточнаго моря.

Помянутые города были серединными мѣстами: къ нимъ тянули зимовья и острожки; къ нимъ сходилось и народу больше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Лена съ своими притоками была самою бойкой, большою дорогой всюду. По ней, ближе къ верховьямъ, и населеніе было гуще; земли распахивалось довольно много. Густоту населенія не надо мѣрять на теперешній аршинъ: сибирскій поселокъ отъ другаго поселка лежалъ иной разъ на сотню и больше версть, и то ладно. Людское жилье было разбросано тогда кое-гдѣ, по лѣсамъ и берегамъ рѣкъ, поближе къ кормежкѣ, промыслу. Къ сѣверу оно встрѣчалось рѣже, къ югу же—чаще. Жизнь ютилась на холодной сибирской тундрѣ, по нуждѣ: въ раскиданныхъ по равнинѣ зимовыхъ избахъ перебивались больше промышленники. Надо было пройти чуть не тысячу верстъ, чтобы нанасть на острогъ.

Людей было мало, все одно что капля воды на цёлое море; кругомъ вездё—болотистыя пустыни, лёса на сотни верстъ, стени. Хозяевами этихъ лёсовъ, болотъ, рёкъ и стеней считались разные сибирскіе народцы, издавна ловившіе на этихъ мёстахъ рыбу, звёрей, пасшіе своихъ оленей; надо было ладить съ ними, сталкиваться изъ-за земли. Много было работы служилымъ людямъ. Отъ Москвы до Строгановскихъ имёній на Камѣ, какъ извёстно, шло извёстіе цёлый мёсяцъ,—сколько же времени должно оно было идти отъ Москвы до Якутска? По дорогѣ было много задержекъ и остановокъ; ѣхали цёлый годъ. Долго шли приказы московскаго царя и еще дольше шли въ Москву сибирскія вёсти; случалось такъ, что и вовсе до царя не доходили.

Получать московскій указь въ воеводскомъ городі, прочитають и затімь посылають сбирать ясакь съ такихъ-то

людей, наказывають прінскивать такія-то земли. Ведеть казаковъ въ дальній путь какой-нибудь десятникъ, или пятидесятникъ, а то и сотникъ 1). Такъ справлялась служилыми людьми государева служба по всей Сибири. Для обращика я приведу одинъ изъ воеводскихъ наказовъ въ короткихъ словахъ. Въ немъ говорится, что «по указу царя Михаила Оеодоровича вельно десятнику Осинку Боярщинъ и цъловальишку<sup>2</sup>) Демкъ, прійдя на Купу и на Куту и на великую рвку Лену и по твиъ рвкамъ сыскивая, съ Тунгузовъ съ разныхъ родовъ сбирать на государя ясакъ и номинки, соболи п лисицы, и шубы и ожерелья и пластины<sup>3</sup>) собольи и шубы горностальи, и бобры и выдры на пынфшиій (такойто) годъ и недоборный ясакъ за прошлые годы, съ великимъ радвиьемъ, ласкою, а не жесточью... Подростковъ, ихъ дфтей, и братью и илемянинковъ и захребетниковъ () провъдавать и сыскивать накринко и сыскавъ ясакъ имать нотомужъ (столько же), какъ и съ ихъ братьи, ласкою, а не жесточью, смотря по ихъ мочи, и учинить бы во всемъ гесударю передъ прошлыми годами въ ныившиемъ году въ томъ государевомъ ясачномъ сборъ прибыль, которая бы прибыль бына прочна и стоятелна. А собирать ему, Осинку, съ Тунгузовъ соболи добрые и не драные и не ильлые з, съ пунки и съ хвосты, черныхъ лисъ-съ ланы и съ хвосты.... А самому ему и служилымъ людямъ тёми соболями и мягкою рухлядью не корыстоваться».

<sup>1)</sup> Начальникъ сотим служилыхъ людей. Полусотиями распоражались патидесятники и т. д.

<sup>2)</sup> Цъловальникомъ встарину назывался сборщикъ пошлинъ, идущихъ въ казну.

<sup>3,</sup> Хребтовыя части.

Тугъ слёдуетъ понимать въ смыслё бёднаго, пришлаго батрака бебыла.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Т. е. типлые.

Тѣхъ звѣрей, которыхъ казаки поймаютъ въ лѣсу сами. осматривалъ въ таможенной избѣ\*) цѣновщикъ, и въ казну шла десятая часть съ рухляди, добытой на свой запасишко.

Телѣжные и саниме пути были въ Сибири плохи; это видно изъ того, что находили болѣе удобнымъ двигаться по рѣкамъ. Мѣста пустаго такъ было много, что какой-нибудь кучкѣ казаковъ не мудрено было совсѣмъ затеряться, пока не выведетъ изъ бѣды случай. И теперь бываетъ пиогда въ той Руси, которую зовутъ Великою Русью, что не усиѣваютъ во-время подвезти хлѣбъ въ неурожайныя мѣста,—сдѣлать такъ, чтобы тамошній народъ миновала бѣда, не посѣтилъ голодный годъ. Хорошіе пути для подвоза, особливо желѣзные—здѣсь теперь дѣло первой важности. Что при бездорожьи идетъ какой-нибудь мѣсяцъ, здѣсь идетъ день,—разница. Въ Сибири тогда, вездѣ, какъ только ступилъ на берегъ, такъ и бездорожица. По узкимъ коннымъ тронамъ грузъ тоже не скоро довезешь.

Ужь было говорено, что на Руси Московской бывали илохіе порядки: царю нельзя было за всёмъ усмотрёть; один распоряженія не псполнялись, другія трудно было исполнять. Про Сибирь, выходить, и говорить нечего. За Каменнымъ Поясомъ вся власть была въ рукахъ воеводъ. Принасы шли съ Руси и часто не доходили до того мѣста, куда слѣдовало, нотому что разбирались въ подорожныхъ городкахъ. Посланъ, къ примѣру, хлѣбъ Еписейскимъ людямъ и съ нимъ—жалованье; но мало ли поселеній до Енисейска? Въ хлѣбѣ оказывается нужда и въ Тобольскѣ, и въ Тарѣ, и въ другихъ мѣстахъ. Изъ московской посылки забирается въ счетъ то, другое, а тамъ послѣ Енисейскіе сно-

<sup>\*)</sup> Гдё сидёлъ сборщикъ государевыхъ пошлинъ, цёловальникъ, и оцёнщикъ.

сись объ ней, своди свои счеты. И путаница выходила, да и хлёбъ-то ие получался кёмъ слёдовало. Не далеко, пожалуй, время, когда и кору придется глодать или съ мукой ее мёшать. Нало посылать за запасами туда, гдё они еще водятся, а такія мёста опять далеко. Разосланнымъ въ разные концы для сбора ясака служилымъ людямъ приходилось очень плохо: изъ города выслать имъ было иной разъ нечего. Нужда заставляла или сидёть безъ всего, или тратить жалованныя деньги, покунать дорогою цёной то, что при другихъ обстоятельствъ можно бы было получить изъ казны.

До Москвы доходили челобитныя служилыхъ людей, гдъ описывались казацкое горе и нужа. Вотъ одна изъ нихъ, писаниая въ 1640-мъ году служилыми людьми Енисейскаго острога, пославными на Лену. Обо всемъ иншутъ казаки царю подробно, простымъ, не хитростнымъ языкомъ и разсказываютъ о своей нуждъ такъ:

«Посланы мы были, холоны твои, на государеву службу, на Лену ръку съ атаманомъ съ Осиномъ Алексъевымъ Галкинымъ и въ ныпъшнемъ году, сентября въ 6-й день, пришли мы, холоны твон, подъ Ленскій волокъ и съ судовъ твою государеву казну выносили и свои запасенка выносили-жь, и по твоему государеву указу тотъ атаманъ Осипъ Галкинъ насъ, холопей твоихъ, изъ-подъ Ленскаго волока на твои государевы дальнія службы разослаль тотчась, не мішкая, для твоего государева ясачнаго сбора, и мы, холони твои, государь, подымаючись на твою государеву дальнюю службу и своихъ запасенковъ продавали дешевою ценой, пудовъ по десяти и больше, а за волокъ наймовали подъ свои запасенка дорогою ціною, съ пуда по полтині и по 20 алтынь, а лыжи, государь, покупали рубля по три и больще, а топоры, государь, покупали по рублю и по полутора, а сукна покупали съ собою для всякой своей нужи: бълаго аршинъсъ гривной по 20 алтынъ и по 15 алтынъ и котлы-фунтъ

съ гривной по десяти.... А будучи на твоей государсвой службъ недъль по тридцати и больше, ободралися, государь, мы, холони твои, на тъхъ твоихъ государевыхъ дальнихъ службахъ, наги и босы. И будучи, государь, на твоег государевой службъ, тъ топоренка приломали, а новыхъ намълосударь, холонимъ твоимъ, купить нечъмъ... А прежь сего посыланы были мы, холони твои, на твою государеву службу, въ Бранкую землю, рядомъ года но два и по три» и т. д.

Дальше говорилось, что такимъ-то вотъ служилымъ людямъ было дозволено торговать послё ясачнаго сбора, а имъ-шѣтъ. На иновърцевъ жаловались, что тѣ пограбили у нихт топоренка и ножи, шубы, и котлы, и зинуны. «Мы, холопа твои, пужны и быдны».

Дано было, говорилось въ челобитной, намъ хлѣбное и денежное жалованье на два года, а соляное не дано; отпущенвыхъ на веякій дощанивъ ста двадцатцати аршинъ холста
не хватило: довелось прикунать его — на каждаго человѣ
ка аршинъ по тринадцати и больне. Покупали холстъ на государево жалованье; холеты подрались и ногипли. «Будучи
носыланы за государевы недруги, измолоть жалованный хлѣбт
(рожь и овесъ) не изосиѣли: занасенка, идучи по шиверамъ то
и по порогамъ, подмочили и тотъ нашъ занасенко у насъ,
холопен твоихъ, ногишлъ. Пороху и свинцу тоже не было
давно и порохъ со свинцомъ нокупали подъ волокомъ доро
гою цѣной: фунтъ—но полтинѣ и но 20 алтынъ, а свинцу
фунтъ—не полунолтинъ и но 10 алтынъ».

«Пришель твой указъ, писали служилые люди,—и въ тесемъ государевомъ указъ писало, что вельно ему, атаману, отдать изъ своего войска, изъ служилыхъ людей, изъ тридцати и изъ дву человътъ шестпадцать человъкъ, и онъ отдаль насъ, холопей твоихъ, нужимхъ и бъдныхъ и не завод-

<sup>\*</sup> Ниверы-камии, торчащіе изъ ръки, перекатт.

ныхъ и топоромъ пеумьющихъ; а мы, холонямъ твоимъ, госунецъ разорены и пограблени; намъ, холонямъ твоимъ, государь, будучи у твоей государевой работы у судовъ, свои достальные запасенка придержать и достальные лапотышка придрать и впредь твоей государевой службы служить не зачъмъ (т. е. не съ чъмъ). Царь, государь, смилуйся, пожалуй!»

Этпип словами заканчивалась челобитная. Ждать по ней распоряженія изъ Москвы надо было года два, а часто и больше этого. Если у посланныхъ объясачивать хватало занасовъ, такъ остановка бывала за дорогами. Тогда отипсывали казаки воеводамъ о трудностяхъ своего пути; говорили, почему замѣшкались въ такомъ-то мѣстѣ.

Такъ отъ того же (1640-го) года дошло извѣстіе, что въ походѣ на Лену (въ верхнія ся части) припасы и пушки обносили на себѣ (на порогѣ Илимскомъ и другихъ); старымъ судамъ были подѣлки, шли долго. «На тупгузскихъ порогахъ многая была мѣшкота и простой; взводили суда но канатамъ, человѣкъ по семидесяти и осьмидесяти одно судно, за волокъ. На Лену пдти было не можно: грязи большія. рѣчка каменистая, мелкая; на плотахъ—надо, и то въ омутахъ тонутъ».

Часто хавбиые запасы и свои оклады волочили служилые люди за волокь великою иужей, на себв, нартами, по четыре пуда на нартв и меньше. Пушки, церковное строенье, вино горячее, пушечные запасы и всякіе государевы запасы возили на лошадяхъ торговыхъ и промышленныхъ людей.

По мелкимъ рѣчкамъ случалось идти, какъ въ былое время шелъ Ермакъ. Казаки жаловались тогда, что «за сухменнымъ лѣтомъ вода вынала вся, а илотишки промышленные люди дѣлаютъ малы, только подымаютъ пудовъ по двадцати, и вездѣ бродя съ камени тѣ илотишки сымаютъ стегами \*),

Т. е. пестами.

а рѣчки, идучи, передъ собой прудять парусами, и какъ запрудять и воды накопять, на той запрудной водѣ до инаго паруснаго запора и сойдуть».

Извъстно, что такъ не доъдешь скоро.

Не один служилые люди терийли; промышленные люди, за которыми они подвигались, терийли не меньше ихъ. Крестьмне жаловались тоже на то, что хлибъ иной годъ весь льдомъ
вытирало, вымывало полою водой.

Жить въ ясачныхъ и промысловыхъ зимовьяхъ, въ одинокихъ избахъ было не безопасно: кругомъ чужіс бродячіе люди да пустыня.

Разъ илыли съ Чечюйскаго волока на соболиный промысель, по Лень, Өедька Недострыть съ промышленнымъ человъюмъ Ваською Каретинымъ, Была осень. Плыли они самъ-другъ, на небольшомъ илотъ. Доплывъ до стараго, заброшеннаго зимовья, они остановились около него, вынесли вев принасы на берегъ и порвшили провести здвсь холодиую сибпрскую зиму. Два для никого не было видно кругомъ; на третій, поутру, подъёхали къ зимовью Якуты (шесть человёкъ), привязали своихъ лошадей, а одного послали къ избё высмотрьть. Посланный скоро вернулся къ товарищамъ, и тъ съ палмами \*) вошли въ зимовье и разселись по лавкамъ. Думая чёмъ-нибудь отдёлаться отъ непрошенныхъ гостей, Өедька даль имъ двъ ковриги печенаго хлъба да вареной рыбы. Якуты разломили хлібов, пойли малость, а потомъ стали на него плевать и говорить, что хльоъ пехорошъ. Логадался Өедька, что Якуты не за добрымъ деломъ пріъхали, и вышелъ изъ избы въ стип-хоронить отъ воровъ Якутовъ свой борошена (принасъ).

Какъ только Оедька вишелъ, товарища его Якути связали; нослѣ пошли искать самого Өедьку, втащили его изъ

<sup>\*</sup> Налма пли пальма-ножъ на древкъ, рогатина.

съпей въ избу и привязали къ печкъ, къ столбу. Тутъ начался грабежъ: воры обшарили вездъ, даже подняли въ избъ половицы; потомъ вынесли награбленное на дворъ. На Өедькъ надътъ былъ шелковый поясъ, а на поясъ висълъ ножъ. Одинъ Икутъ взялъ его и ранилъ Өедьку въ илечо, а послъ ударилъ въ грудь и проръзалъ зипунъ. Около зимовъя началси у Якутовъ шумъ да крикъ: разсуждали видно о томъ, что не надо Русскихъ въ живыхъ оставлять. Съ падворъя одинъ изъ воровъ выстрълилъ изъ лука по связанному Васькъ, черезъ окончину, и поранилъ его въ синиу.

Поговоривъ между собой, Якуты опять вошли въ избу, съ палмами, и стали Русскихъ всячески мучать и наругаться надъ ними. Ваську схватили за волосы, и одинъ Якутъ занесъ уже топоръ—отрубить Васькъ голову.

Зло взяло Өедьку: развизаль опъ себѣ зубами руки, схватиль съ шестка пожъ клепикъ \*), которымъ прежде того квашин оскребывалъ, и, боясь смерти, учалъ тимъ пожомъ тихъ Икутовъ ръзать. Воры бросились изъ избы вонъ, онъ—за инми; глядь—зимовье горитъ. Сталъ Өедька тушить пожаръ. Якуты, нока онъ въ избѣ связанный былъ, взяли кругомъ зимовья наклали дровъ да и зажгли. Ваську Өедька развизаль и стащилъ на нагородку избы огонь гасить, но въ голову и безъ того слабаго отъ раны Васьки угодила якутская стрѣла, и онъ отъ этой новой раны упалъ въ зимовье. Иолымя стало выбивать изъ оконъ; потолокъ провалился. Өедька, боясь горячей смерти, выбѣжалъ изъ зимовья въ одной рубахѣ и побѣжалъ подъ гору, къ илоту.

За нимъ въ погоню пустились трое Якутовъ съ луками, и когда Оедька отпихивался отъ берега, ранили его подъ лъвую пазуху желъзницей. Отъ раны той онъ упалъ, и илотъ понесло теченьемъ. Якуты съ берега продолжали стрълять, и

<sup>\*)</sup> Такъ пазывается чеботарный ножъ и ножъ, которымъ рыбу чистятъ.

еще три раза ранили Өедьку въ ногу, отъ чего тотъ обмеръ и не поминтъ ужъ, что съ нимъ было.

Плоть несло вниж по рёкё съ израненнымъ Федькои до другаго зимовья. Восемь человёкъ, которые жили въ немъ. рёшили взять земляка и внести въ избу. Только на другой день пришло извёстіе, что Якуты одно зимовье ограбили, на другомъ людей перебили. Испугались, должно-быть, промышлениме люди, бросили въ зимовьё Федьку замертво, одного, а сами ударились бёжать вверхъ по Лепъ.

Вылежаль Өедька у того зимовья, въ лѣсу, цѣлую педѣлю, а очнувшись, пошель вверхъ къ другимъ промышленнымъ людямъ, и тѣ люди спровадили его въ лодкѣ къ нашенному мужику Сергунькѣ, и лежалъ онъ у этого Сергуньки всю зиму. Такіе случаи, какъ разсказанный, были не рѣдкость.

Все это, вмѣстѣ взятое, дѣлало населеніе Спбири труднымъ подвигомъ, а путь Спбирью—иужнымъ, труднымъ путемъ.

И уже говориль, что Русскіе шли на югь тоже по рыкамъ, противъ воды. О немъ доходили слухи отъ пиородцевъ къ казакамъ, а отъ казаковъ-къ городскимъ воеводамъ. Сибирскіе воеводы изв'ящали Москву, посылали на него служилыхь людей, давали имь наказныя записи. Такъ, служилымъ людямъ-Максиму Телицину съ товарищи дана была якутскими воеводами запись, въ которой велёно было «смотръть на-крънко, которыя ръки внали устьемъ въ море и сколько отъ которой ріки, отъ устья до устья, ходунарусомъ или греблей, и распрашивать про тъ ръки подлинно, какъ тъ ръки словутъ (т. е. называются) и откелева вершинами выпали, и какіе люди по темь рекамъ и но вершинамъ живутъ и чёмъ кормятся, и скотные ли люди и нашия у нихъ есть ли, и какой хлъбъ родится, и звърь у нихъ соболи есть ли и ясакъ съ себя гда платять, и въ которое государство и какимъ звъремъ: собольми, или бобрами, или лисицами, — и въ томъ государствъ какой бой: лучной или огиенный, и товары къ нимъ какіе приходять, и на какіе товары съ ними пноземцы торгують....»

Придя въ вемлю, наказывалось говорить, что царь прислаль на рѣку Лену стольниковъ \*) и воеводъ. Если не будутъ слушаться, то велѣно пугать пеясачныхъ людей присылкой большой рати и пушекъ.

Верховья Енисел и Лены съ ихъ притоками заводили Русскихъ людей въ новыя мѣста. Около нихъ встрѣчали они и знакомыхъ уже Тунгузовъ и незнакомыхъ Брацкихъ людей (теперешнихъ Бурятъ). Доводилось идти мимо высокихъ каменикъ горъ, покрытыхъ лѣсомъ, и переправляться черезъ каменистыя рѣки. Вода въ ихъ берегахъ шла не такъ покойно, какъ на сѣверѣ, гдѣ одиѣ равнины. Дорогу водѣ перебивали перекаты; въ иномъ мѣстѣ были большіе падуны, т. е. вода падала съ какихъ-инбудь большихъ камней, ставшихъ поперекъ рѣки. Около такихъ падуновъ былъ сильный шумъ, вода высоко илескалась, ломала о камни казацкія суда, топила людей, подмачивала причасы.

Казацкому сотпику, Бекетову, съ трудомъ удалось объбхать одинъ такой падунъ на Ангарв и обложить исакомъ Брацкихъ людей. Падунъ былъ большой—съ версту длины. Брацкіе люди не легко покорялись. Земля у нихъ была илодородная; на хорошихъ лугахъ можно было скотъ заводить. Кромъ рыбы, которая шла въ кормъ съвернымъ сибирскимъ народцамъ, здъсь были разные сорта хлъба и мясо.

Стоя за свою волю, Тунгузы и Брацкіе люди нерѣдко отказывались платить ясакъ—ноднимались. Въ ихъ земляхъ еще задолго до основанія Якутска поставлены были остроги: Илимскій и Брацкій. Въ случаѣ сильнаго непослушанія, служилыхъ людей посылали на инородцевъ громить ихъ пемалымъ разореньемъ.

<sup>\*)</sup> Такъ назывались чиновные люди, которые прежде должны были прислуживать царю за столомъ.

Въ 1641-мъ году посланъ былъ служилый человѣкъ Василій Власьевъ на Брацкую землю, чтобы Тунгузовъ и Брацкихъ людей привести подъ государеву руку. Люди эти не давали ясака. Не зная, какъ пройти, Власьевъ ловилъ Тунгузовъ въ вожи; поймалъ какого-то шамана и новелъ съ собой. Брацкіе люди, видя бѣду, рѣшили драться, сколько силъ хватитъ. Съ ними за-одно были и Тунгузы. Много было кулиныхъ\*) и конныхъ людей. Долго дрались Брацкіе люди съ Русскими; въ лѣсу они упорно отстрѣливались изъза деревьевъ. Сѣли отъ нихъ Русскіе въ засѣку, и на-силу отбились.

Послѣ Власьевъ доносилъ, что онъ ходилъ на Брацкихъ мужикосъ и что Ченчугуевъ улусъ погромили, убили человъкъ съ тридцать, а живкомъ взять ни одного не удалось, потому что Тунгузы сѣли въ юрты, въ осаду. Уговаривали Русскіе Ченчугуя, чтобы сдался, а онъ кричалъ имъ въ отвѣтъ: «Живъ вамъ, казаки, въ руки не дамся!» Спленъ былъ и ловокъ Ченчугуй: на комъ были куяки, онъ и куяки пробивалъ. Какъ ин стрѣляли Русскіе, сколько пороху ин тратили, но сдѣлать съ нимъ инчего не могли. Взяли казаки да и зажгли Ченчугуеву юрту. Сплачъ Ченчугуй сгорѣлъ въ ней съ своимъ сыномъ, а жену съ другими дѣтьми верхомъ выкинулъ. Писалось потомъ, сколько чего взято, что досталось.

Въ донесенін Василья Власьева понадаются подробности о самомъ дѣлѣ: «трехт человькт, доносиль казакъ, схватали, и коня подт мужикомт схватали, и куякт ст мужика сияли».

Посыланъ былъ еще на государевыхъ измѣнниковъ и непослушниковъ Брацкихъ мужиковъ (т. е. людей) казачій десятникъ Василій Бугоръ со 130-ю человѣками. Допосилось послѣ, что «Божіею милостыю и государевыми сиастьеми

<sup>\*;</sup> Куяки—все одно что латы. Они были или чешуйчатые, или наборные изъ кованыхъ иластинокъ по сукну.

отт тьх больших Брацких мужиков (ихъ было больше 500) государевы служилые люди устояли и государю служили и билися ст тьми Брацкими людьми, на том бою не щадя голов своих в. Въ концѣ донесенья прилагался послужной сипсокъ тѣхъ казаковъ, которые бились явственно. Василій Бугоръ сѣлъ съ 80-ю человѣками въ обозѣ и бился оттуда; затѣмъ перечисляется по именамъ, кто и какъ бился: «Поспълко Осипов бился и мужика убилъ... Якуика Кудринъ бился и мужика ранилъ, а у него въ то время коня ранили... Гришка Пвановъ Тапуринъ бился, мужика убилъ. а его, Гришку, на томъ бою другой Брацкій мужикъ изълука ранилъ въ рожу, пониже льваго глаза». Про другаго инсалось, что тотъ «на темной дракь мужика срубилъ» и пр.

Отъ Брацкихъ людей было на казаковъ три напуска. Высчитывалось по порядку, кто въ какомъ напускъ бился и что сдълалъ. Люди, какъ видно, дрались, разбирая съ къмъ, и больше все въ руконашную, «схватившись за руки», какъ во времена Ермака. У Брацкихъ людей бой былъ лучной, копейный и сабельный. Порохъ казакамъ былъ дорогъ и тратился въ крайности. Случалось, что Брацкіе люди приходили подъ острогъ всей землицей, на коняхъ, збруйны, въ куякахъ и шишакахъ \*).

Выводило изъ теривныя Брацкихъ людей то, что казаки любили очень корыстоваться ихъ добромъ, брали вдвое и втрое противъ положеннаго. Такъ атаманъ Колесниковъ разъ самовольно разгромилъ ихъ, и они, не зная у кого найти на него расправу, взялись за свои стрвлы и конья. Передъ этимъ только-что былъ взятъ съ нихъ ясакъ, а тутъ вдругъ еще Колесниковъ пришелъ и требуетъ. Понятно, Брацкимъ людямъ это не могло понравиться: «что-жь это, говорили они, отъ одного господина приходятъ къ памъ двойные люди?»

<sup>\*)</sup> Желфзиые наголовники, шлемы.

Не разъ придется намъ приноминать сказанное прежде о меминать людяхъ. Тамъ, гдъ они считали себя госнодами, сильными, бывали примъры жестокаго обращения, звърской грубости. И теперь Русскій народъ гдѣ-нибудь въ глуши свободно дерется на кулачки, находя въ этомъ удовольствіе; въ городахъ и селахъ часто можно видѣть также, какъ онъ бьеть нопавшагося вора—не на животь, а на смерть, колотить свою жену, безъ пощады стегаетъ лошадь... Все это еще слъды стараго темнаго времени и незнанія. Грубость, которую вскормило долгое невѣжество и за которую сильно винить русскаго простаго человѣка трудно, заставляла его пной разъ равнодушно смотрѣть даже на смерть своего ближняго, какъ на смерть какого-инбудь комара.

Въ одномъ донесепін вотъ какъ описываются последнія минуты одного молодаго киязька изъ Тунгусовъ. Айги: «П того Айгу настигь казакъ Иванко Матквевъ, и онъ Айга на него Ивашку изъ лука двою (два раза) стрѣлялъ, а Ивашко коня подъ нимъ подстрелнять, и онъ Айга съ коня слъзъ и стоитъ у дерева, а Якутъ шаманъ на него Ангу векричаль: «сдайся великому государю и випу свою принеси!» II онь Айга пе сдался, п казакъ Өедотко Калмакъ прівачаль со стороны изъ иной дороги и того Айгу пзъ лука стрёлой стрънилъ же и ранилъ противъ сердца, и послъ того онъ Анга лукъ и стрёлы покинулъ и его Ангу поймали и посадили его Айгу на лошадь, и руки и ноги свизали чуть жива. II напхало на него казакъ Степанъ Лаврентьевъ, налмою утычь бросилъ и ранилъ его палмою Айгу связана, на конъ. чуть жива, и ножемъ его кололь въ ногу, и тоть Айга умеръ».

1.

### Слухи объ Амурт. Василій Поярновъ.

Прежде чёмъ подвигаться за казаками на югь или сверо-востокъ Сибири и отмъчать время, когда открыта такаято земля и объясаченъ такой-то народъ, не мѣшаетъ сказать нѣсколько словъ о томъ, что руководило казаковъ вътакихъ труднихъ и дальнихъ походахъ, которые по всей правдѣ можно назвать подвигами.

Что ихъ завело въ Сибирь—ми знаемъ, а что вело по ней—можно догадаться.

Простому русскому человбку часто приходится на своемъ вбку быть въ дорогъ. Идетъ онъ, хоть из примъру, въ Кіевъ, на богомотье, и идетъ въ первой. Родился и полвъка прожилъ въ Вятской губерніи; идти довелось къ Хохламъ, къ Кіевскую. Не даромъ вотъ сколько уже лѣтъ говорилось и говорится у насъ, что плыко до Кіева доведеть, —и идетъ странинът да справиваетъ, каиъ ему на такой-то городъ пройти. Отошелъ отъ родиаго мъста съ сотню версть, илдъ— и все кругомъ незнакомое, да и вемля-то словно не та: вонъ вправо село какое-то, возгѣ села веленѣетъ боръ; къ сямому проселку подошла рѣчка, а втѣво, на горкѣ, видиѣются еще два села съ оѣлыми церквами, —отъ роду въ этихъ мѣстахъ не доводилось быть. «Гдѣ миѣ, родимый, на столбовую выйти?» справинваетъ странникъ какого-инбудь прохолаго.

— «А вотъ этою самой дорогой ступай, пикуда съ нея не сворачивай до третьяго перекрестка; а тамъ возьми влево. Сосновие выселки будуть; отъ нихъ большая дорога вилоть; веякій укажетъ», толкустъ прохожій.

Выслушаетъ странцый человѣкъ и побредетъ по указанному шути, съ котомкой за плечами. Отъ одного города доберется опъ до другато; много увидитъ новыхъ лицъ, новыхъ мъстъ, новыхъ разговоровъ. Пристанетъ къ другимъ ившеходамъ-попутчикамъ и идетъ съ пими, а въ концъ концовъ добретъ до Кіева.

Незнающему и небывалому человъку иначе и идти нельзя. Приходилось такъ подвигаться и Сибпрскимъ казакамъ. Грамотный, въ наше время, могъ бы еще пожалуй на картъ посмотръть ту дорогу, по которой ъхать или идти приходится, а бывалый человъкъ по памяти бы что ли сталъ соображать-припоминать видънныя мъста. Въ тъ времена, когда или Сибирскою землей служилые темные люди, въ этомъ случать и грамота была бы не въ прокъ. Карты спимаютъ со знаемыхъ, видъиныхъ мъстъ, а не бывавши въ землъ, какую же карту можно написать? Много десятковъ лътъ прошло, какъ собрали всъ спбирскіе чертежи, да ученые люди нанесли Сибирскія горы и ръки на бумагу.

Памятовать можно только опять-таки о томъ, что пройдено п видъно; и память въ новыхъ мъстахъ была, значитъ, ни при чемъ. Приходилось распрашивать и сыскивать новыя землицы не по своей, а по чужой памяти, по слухамъ и росказиямъ.

Шли казаки отъ одного привала до другаго, отъ одного волока до слѣдующаго, лѣсомъ и чистымъ мѣстомъ, сухимъ путемъ и мокрымъ. Ставили они по дорогѣ жилыя мѣста, чтобы примѣтиѣе было, отъ котораго мѣста дальше пробираться и было куда собранное спосить.

Такъ намѣчались во всѣхъ концахъ спбпрскіе путп. Когда случай заводилъ казаковъ не туда, куда слѣдуетъ, когда боялись долго проилутать, тогда ловили въ сомси какого-инбудь 
иновѣрца и распрашивали, о чемъ надо. Заслышатъ о хорошихъ 
мѣстахъ, гдѣ прибыльно людей объясачить, и ищутъ ихъ, 
сядутъ въ лодки, поднимаются вверхъ по рѣкамъ. Днемъ 
идутъ по солицу, примѣчаютъ, гдѣ полуденная, гдѣ полунощная сторона; ночью идутъ по яркимъ звѣздамъ. У зна-

ющихъ людей, для того чтобы въ лѣсу либо въ другомъ мѣстѣ не заблудиться, когда день насмурный, моремъ ли, стенью ли ѣдешь,—комнасная стрѣлка есть. Куда ни поставь ящичекъ съ этою стрѣлкой, вездѣ она однимъ концомъ укажетъ на сѣверъ, а другимъ на югъ. У Русскихъ людей ничего тогда такого не было. Для памяти приходилось деревъя тесать, когда лѣсомъ путь лежалъ, да по другимъ замѣткамъ идти.

Сухимъ путемъ такъ пробираться—еще туда сюда, а по морю—вовсе плохо: Русскіе люди на немъ терялись.

Подинмались, говорю я, они по ръкамъ, по Ленскимъ и Енисейскимъ притокамъ. Тянула ихъ близость болъе теплыхъ мъстъ, о которыхъ доходили до нихъ темные слухи. Въ теплыя мъста тяпетъ всякаго человъка, особливо если онъ успълъ нахолодаться да наголодаться. На югъ привольнъе жить. Возьмемъ дерево: и то къ теплу, къ солнцу изъ холодиаго мъста сучьями тянется; птица отъ стужи къ тенлому югу летитъ. Не по одному тому гуще селились Русскіе по южному краю Спбири, что югъ былъ непокойнъе съвера, а и по тому еще, что земля на немъ была получше, мъста были хлъбороднъе и больше укрыты отъ вьюгь и вътровъ, которымъ было гдъ разгуляться на тундрѣ. На съверъ остановило казаковъ море, -- пдти было некуда; на югъ же они пробирались по ръкамъ все дальше и дальше, безостановочно. Нътъ нужды, что приходилось идти на этотъ югъ бечевой, съ трудомъ, часто биться съ людьми, въ то время какъ на сѣверъ сама рѣка несла казаковъ, -- хоть вовсе не работой въ веслахъ. Впереди сулнла теплая сторона-много....

Дошли Русскіе люди до Брацкой земли и до Восточнаго моря; еще чаще доходить стали слухи о богатомъ крав, что лежить по сосёдству съ царствомъ Китайскимъ. Разсказывали, что, цодиявшись по такой-то рѣкѣ да переваливъ черезъ

высовія горы, можно было найти людей, которые укажуть, гдв лежить благодатная сторона.

Горы, которыхъ на югѣ Сибири было много, наводили пришлыхъ казаковъ на мысль о золотой и серебряной рудѣ, скрытой подъ этими камилии, въ чащѣ зеленыхъ лѣсовъ. Изъ городовъ наказывалось спрашивать и развѣдывать о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ водятся руды серебряныя и другія, иѣтъ ни гдѣ соли и пр. Встрѣчные Тунгузы разсказывали казакамъ про какого-то Батогу. «Живетъ онъ, говорили они, ва Витижѣ рѣкъ, юрты у него рубленыя и скота много всякаго, у того киязца и соболи и серебро-де есть. и то-де серебры и камки покупастъ онъ, Батога, на Шилкѣ рѣкъ, у Ладкая». Говорили еще Тунгузы, что на Шилкѣ живутъ Даурскіе конные люди и много клѣба сѣютъ.

Василії Власьевъ, что громиль Брацкихъ мужиковъ, послъ угощаль и дариль половенныхъ въ бою, только бы разсказали про море, про Мугальскихъ людей: есть ли у нихъ города, какой бой; какою рѣкой въ Китай ходятъ и далеко ли Инлика, далеко ли Ладкай князь и хлѣбъ какок на Инлавродится. За свъдънія дариль онъ оловянныя блюдца, ножи, разныя мелочи.

Казакъ Максимъ Перфильевъ самъ видёлъ у Тупгузовъ пруги и пуговицы изъ серебра. Отъ Тупгузовъ, живникъ во берегамъ Восточнаго мори (Ламы), казаки слышали рассеани про большую рёку Диси (Зею). Разсказывали иновёрцы, что ведутъ мёновой торгъ съ тамошними людьми: отдаютъ ма клёбъ своихъ соболей. Джи, но слухамъ, пала въ Салькаръ, а Силькаръ—тъ Мамуръ, а эта рёка поила въ море.

Передавала народная молва и о других людях (Наткахъ доторые получали отъ кого-то золото и серебро, бисеръ п дорогое шелковое узорочье, мъдные котлы ... Въ Якутскъ такіе слухи доходили часто. О наказныхъ записяхъ, которыя давали воеводи служилымъ людямъ, уже была ръчь.

Росинсь о всёхъ землицахъ и пройденныхъ рёкахъ и всяких ливет чертежи-все это подаваться должно было въ городской съдзжей избъ. Максимъ Перфильевъ, о которомъ я передъ этимъ говорилъ, провидывалъ, въ первой половинъ шестисотыхъ годовъ (1638) рѣку Витимъ, притокъ Лены съ правой стороны. Шелъ онъ бечевой, провелъ на Витимъ цёлую зиму, попалъ въ небольшую рёчку Цыпу и узналъ отъ тамошнихъ Тунгузовъ про Силькаръ. На этой рекв, по разсказамъ, жили Дауры; у нихъ два князя: Ладкай и Батога: бой у нихъ лучной и отенный. Скоть, хлёбъ и серебро даеть Даурскій народъ Тунгузамъ, а отъ этихъ беретъ соболиные мъха и отдаетъ ихъ какимъ-то другимъ людямъ за шелковыя матерін. По распросными рычами служилаго челов'ька Максима Перфильева, который говориль, что одна серебряная руда, по слухамъ, лежитъ въ утесъ, а другая въ водъ, на ръкъ Уръ, посланъ былъ изъ Якутска на Шилку и Зею рѣку (Джи) письменний голова \*) Василій Попрковъ. Онъ должень быль розыскать, проведать, неть ли серебряной, мѣдной и свинцовой руды, привести подъ цареву руку новыхъ людей.

По р'вк' Вптиму, на югъ же, послапъ былъ еще Еналей Бахтеяровъ. Поярковъ поплылъ р'вкой Алданомъ, къ востоку отъ Вптима, и вотъ что изв'єстно изъ бумагъ о поход'є этого челов'єка.

15-го іюня 1643 года, въ самый разгаръ сибирскаго лѣта, выступиль Васплій Поярковъ изъ Якутска послѣ распросовъ о пути на рѣку Шилку. Было съ Поярковымъ служилыхъ людей 112 человѣкъ, 15 гулящихъ людей—охотниковъ, два цѣловальника, два толмача, два кузнеца, «да для угрозы немирныхъ землицъ пушка жельвиая, поромъ полфунта, да

<sup>\*)</sup> Лице, состоявшее при воеводъ. На немъ лежали всъ письменныя дъла.

на 100 выстрълове и на запасе, и служилыме людяме для службы 8 пудове 16 гривене зелья, а свинцу—тоже».

Изъ Якутска до устья Алдана шель Поярковъ внизъ двое сутокъ; по Алдану тянуться стали бечевой, и тянулись цѣлыхъ четыре недѣли до устья рѣки Учура. Дорогой вожами были Тунгузы, которыхъ забирали съ собой то ласками, то угрозой. Кромѣ того изъ Якутска отпущенъ былъ Тунгузъпроводникъ особо.

Чёмъ дальше поднимались казаки по рёкё Учуру, тёмъ тёснёе обступали и надвигались кругомъ каменные хребты. Черезъ 10 дней добрались до порожистой рёчки Гономы. Долго на ней мучались: разбирали пороги (а ихъ было 42, да шиверовъ слишкомъ 20), запружали досками воду и шли. Одно судно у казаковъ заметало; свинецъ, который везли, свалился въ воду и достать его оттуда не могли. Все это отняло много времени. Зима была на носу. Не дошли казаки до одной рёчки \*) шесть дишцъ, какъ надо было лёсъ рубить, ставить зимнее жилье. На скорую руку ставились сруби пли конались землянки. Не одинъ холодный мёсяцъ приходилось выжить въ этихъ мёстахъ.

Занятій на зиму было вдосталь: понадобились парты для перевозки припасовъ и взды; по лісамъ пошла охота за звірями, а тімь временемъ спросы да развідки. Благодатная сторона съ Шилкой рікой была, по слухамъ, не далеко. Поярковъ быль, какъ видно, нетерпіливъ: прожилъ въ зимовьї только двіз педіли. Взявъ съ собой 90 человікъ, опъ покинуль остальныхъ около судовъ и казны, наказавъ имъ идти весной съ запасами за волокъ, а посліз плыть къ нему по Зей; самъ же, проплывъ річку, пошелъ волокомъ и сталъ подинматься на Камень \*\*). Переходили, по обыкновенію, на

<sup>\*)</sup> Нюемки.

<sup>\*\*</sup>) Тепереший Яблоновый или Становой хребеть. Опъ идеть съ юго востока Сибири далеко на с\*веръ.

лыжахъ; грузъ везли на нартахъ. Переходъ черезъ Камень быль не изъ легкихъ, потому что идти надо было по глубокимъ сивгамъ, целикомъ. Две недели шли казаки водою и волокомъ; насилу перевалились на ту сторону горъ, къ рѣчкѣ Бряндѣ, что пошла въ Зею. Ледъ еще не трогался. На берегу ея казаковъ ждала другая работа -строить суда. Они были готовы къ тому времени, какъ по ръкъ пошелъ ледъ, и Поярковъ спустился весной въ Зею. На одномъ изъ ея мелкихъ притоковъ поставили казаки острожекъ и стали дожидаться своихъ товарищей. Въ первый разъ въ этихъ мъстахъ увидали они Даурскихъ людей, о которыхъ столько слышали прежде. Дауры (Дагуръ) приняли ихъ хорошо-не такъ, какъ враговъ. Но это было только сначала. Скоро поняли иновърцы, что къ нимъ пришли не даромъ и не въ гости. Вду казаки получали отъ нихъ, но потомъ стали той вды Даурскіе люди имъ не давать. Казацкая иужа росла, а принасовъ не подвозили. По разсказамъ самого Пояркова, служилые люди, числомъ 70 человъкъ, отпросились изъ острожка въ поле, къ Даурамъ, для ясачнаго сбора и корма. Отпустивъ ихъ къ двумъ инов рческимъ князькамъ, онъ наказалъ вызвать ихъ изъ городка лаской и взять въ заложники (аманаты). Велъ казаковъ какой-то Юшка.

За версту вышли встрёчать Русскихъ Даурскіе киязьки (Досій и Колпа). Въ городокт свой они ихъ не пустили, говоря, что тамъ могутъ имъ учинить какое дурно, а отвели Юшкё съ казаками особыя юрты. Оба князька сёли въ заложники. Съёстныхъ припасовъ дали казакамъ довольно: привели десять скотиит, отпустили 40 кузововъ овсяныхъ крупъ. Не послушались Русскіе люди князьковъ: пошли разъвъ городокъ и ихъ съ собой взяли. Дёло кончилось боемъ. Выдержалъ Юшка съ товарищами цёлую осаду отъ Даурскихъ людей, потерялъ человёкъ десять и пошелъ въ отходъ, къ Василью Пояркову. Дорогой кормились сосной да кореньями.

Номерло, говорилъ Поярковъ, отъ голода и болей разныхъчеловѣкъ сорокъ, потому что ѣсть было почти нечего: съ волока ничего не везли. Тянулись страшные дни.

Нередъ этимъ Поярковъ распранивалъ у Даурскихъ людей и про руду, и про синюю краску, и про дорогія камки. Они говорили, что этого у нихъ нѣтъ, но что получаютъ такія вещи черезъ торговлю съ хапомъ. На тѣхъ же людей, что съ нимъ въ торгъ не входятъ, посылаетъ, говорили они, ханъ на Зею и Шилку рѣку своихъ людей и воюетъ годомъ подвожды и потрожды (по два и по три раза), а приходитъ Барбой людно: тысячи по двѣ и но три.

Разсказывали про хана Барбоя, что онъ держитъ всёхъ окружныхъ людей въ рукахъ, живетъ самъ въ большомъ городъ, а около города стъпа деревянная и валъ. Бой у хана и лучной и огненный. Ясакъ Барбой беретъ соболями, вино изъ хлъба куритъ, и зовется то вино по-ихнему аракъ. Скота у хана много.

Наконецъ пришли служилые люди съ нерваго зимовья и привезли принасовъ. Положеніе Пояркова съ казаками стало немного лучше. Скоро поилыль онъ съ ними внизъ по Зеѣ, дальше. По берегамъ, среди холмовъ, укрытыхъ мѣстами лѣсомъ, виднѣлись Даурскіе улусы—острожки, чернѣлась вспаханная земля; на лугахъ бродилъ и пощинывалъ траву разный скотъ. Дауры тутъ были народъ сидкий, осѣдлый, имѣли дома, пашню. Донлыли до устъя Зеп, выплыли на шпрокую рѣку. По обѣимъ ея сторонамъ шли довольно ровные берега. Поярковъ такъ и думалъ, что это та самая Шплка \*), на которую его послали. На самомъ же дѣлѣ онъ выплылъ въ Амуръ. Мѣста на немъ показались казакамъ раемъ. Увидали они здѣсь и груши, и много орѣшнику; разсказывали, что видѣли яблоки, овощь разную и пр. По

<sup>\*)</sup> Или по-тогдашиему Силькаръ.

Амуру жили разные народцы. Князьки ихъ били въ подданствѣ у сильнаго манджурскаго князя, а этотъ зависѣлъ отъ кптайскаго хана. Русскихъ принимали Амурскіе люди за лѣшихъ, потому что ихъ удивляли большія казацкія бороды и длиниые волосы, а ростъ пришлыхъ людей казался черезчуръ высокимъ. Сами они, надо замѣтить, были больше все безбородые и малорослые. Огненный бой имъ былъ пезнакомъ и они пугались выстрѣловъ. Три недѣли шелъ Поярковъ до устъя другой большой рѣки Шушала \*). Скоро начались такъназываемыя щеки. Щеками и теперь въ Сибири зовутъ крутые каменные берега, между которыми приходится пробиваться рѣчной водѣ. Рѣка въ такихъ мѣстахъ сжата и теченіе быстро.

Верстъ двѣсти шли казаки такою тѣспипой до Шунгалскаго устъя, которое было вправо. Съ этого мѣста, какъ думалъ Поярковъ, начинался Амуръ. Сдѣланъ былъ роздыхъ, стоянка. Зная, что Амуръ пдетъ въ море, Поярковъ послалъ провѣдать соленую воду 25 человѣкъ нѣт своей команды. Изъ нихъ вернулось только двое: остальные были убиты на ночовкѣ, на возвратномъ пути, Дучерами (одпнъ нѣть приамурскихъ народцевъ). Дучеры жили между рѣкой Шунгаломъ и другою рѣкой Усури, до которой казаки доплыли черезъ недѣлю. Усури внадала въ Амуръ тоже съ правой стороны. Не извѣстно, что донесли уцѣлѣвшіе двое о морѣ и видѣли ли они его; только Пояркова не испугали неудачи: опъ ноплылъ дальше.

Черезъ мѣсяцъ зазимовали смѣльчаки въ устьѣ широкаго, покрытаго островами, Амура. По дорогѣ, за Дучерами жили, но описанію Пояркова, *Натки*, а дальше, къ самому морю—рыболовы *Гиляки*. Гиляковъ Поярковъ обложилъ ясакомъ; до этого же, какъ онъ говорилъ, никому они нодвластны не были.

<sup>\*)</sup> Теперь эта ръка зовется Супгари.

Голодъ ждалъ Русскихъ и въ устъв Амура. Кормились по зимв отъ охоты да рыбной ловли, а но весив рыли корепья луговыхъ травъ и вли.

Пришло и лёто. Надо было ворочаться въ Якутскъ; по какимъ путемъ? Старымъ Пояркову не хотёлось—опасно; выбрали новый путь—моремъ. Казаки, какъ извёстно, добрались до Восточнаго моря (Охотскаго) около сороковыхъ годовъ (1636). Вотъ этимъ-то путемъ и разсчитывалъ Поярковъ дойти до Якутска, только бы переплыть море. За неимъніемъ нужныхъ для морскаго пути инструментовъ, надобыло держаться какъ можно ближе къ берегамъ, не выпускать ихъ изъ виду. Обыкповенныя рѣчныя суда, съ плоскимъ дномъ, пущены были въ дѣло, а такія посудины вовсе непригодны для морскаго хода: ихъ того и смотри—что опрокинетъ. Только отчаянные, смёлые люди могли рѣшиться, безъ всякихъ знаній и средствъ, на такой путь.

Что было съ казаками, чего они натеривлись кромв голода, трудно представить и страшно сказать. Ихъ носило по морю около дввнадцати недвль, занесло сначала на большой островъ, съ котораго они онять пустились въ море. Ввтеръ ихъ далеко отбилъ отъ берега и игралъ какъ щенками. Не скоро выбросило казаковъ на неприввтный Спбирскій берегъ. Суда, понятно, разбились, а уцвлвше пловцы—оборванные, голодише, еле волача ноги, доплелись до устья маленькой рвчки Ульи и нашли здвсь старую зимовую избу. Кормились по дорогв чёмъ придется, что выкинетъ на берегъ море.

Послѣ небольшаго отдыха служилые люди подвязали лыжи и пошли опять черезъ *Камень* къ истоку рѣки Ман. Зачиналась весна; шли, чуть не цѣликомъ, двѣ недѣли. На берегу рѣки, къ которой вышли, пришлось строить новыя суда. До Якутска—путь знасмый. Работу кончили до вскрытія рѣкъ. Выплыли въ Алданъ, а изъ него на хорошо знакомую Лену.

Вернулся Поярковъ въ Якутскъ въ 1646 году; быль, стало-

быть, онъ въ отъёздё три года. Привезъ Поярковъ съ собой двёнадцать сороковъ соболей и нёсколько Гиляковъ. Говориль онъ, что Амуръ покорить не такъ трудно: сто́итъ только взять три сотни людей, да выстроить три острожка и въ каждомъ посадить съ полу-сотню народа, а остальные полтараста пусть ходятъ и объясачиваютъ. Складно и хорошо выходило у Пояркова, когда онъ говориль про *Нюгую* Орду (такъ назывались тогда Приамурскія земли). Рёкамъ слёланы были чертежи; слышанное и видённое описано. Погибло казаковъ далеко больше половины (80 чел.). Походъ Василья Пояркова былъ одинъ изъ самыхъ бёдственныхъ, несчастныхъ походовъ. Вдобавокъ онъ былъ безполезенъ, потому что мы въ Приамурскихъ земляхъ не укрёпились.

Что за человѣкъ былъ самъ Поярковъ? Кромѣ того, что это былъ, несомиѣнно, спльный, рѣшптельный и смѣлый казакъ (трудности похода говорятъ за себя), не пзвѣстенъ ли онъ съ какой другой стороны? Хоть и мало знаемъ мы подробностей о сибирскихъ удальцахъ, все-таки кое-что удается и можно собрать о нѣкоторыхъ по слухамъ да по бумагамъ.

Оказывается, что служилые люди, бывшіе подъ его началомъ, подали мірскую челобитную, жаловались на Полркова, какъ на человѣка жестокаго. Разобравши дѣло, мы видимъ, что въ этомъ казакѣ-атаманѣ соединены были многія темныя стороны Русскаго тогдашияго человѣка, о которыхъ мы уже говорили прежде. Горькая правда о Ноярковѣ не отнимаетъ у него силы воли, смѣлости, славы совершеннаго труднаго дѣла; но она, какъ увидимъ, показываетъ также, чѣмъ могъ сдѣлаться пезнающій многаго простой Русскій человѣкъ \*), получивъ надъ кѣмъ-нибудь власть. Не даромъ въ прежніе годы, когда было еще крѣпостное право, неволя,

<sup>\*)</sup> Поярковъ быль роду простаго, только званіе его было выше обыкновеннаго служилаго человіка.

много, ипой разъ даже больше, чёмъ отъ чужаго, териёли крестьяне, когда попадаль въ управители либо прикащики свой брать—изъ мужиковъ.

Надо радоваться, что мы живемъ не въ тѣ времена, въ которыя былъ просторъ многимъ своевольствамъ, особливо на такихъ далекихъ краяхъ отъ Москвы. Тѣмъ, что хвалять все старое, не мѣшаетъ прочесть жалобы бѣдныхъ казаковъ на своего собрата. Вотъ онѣ:

«Служилыхъ людей Полрковъ билъ и мучилъ напрасио и, пограбя у нихъ хлёбные запасы, изъ острожка ихъ вонъ выбилъ и велълъ имъ идти всть убитыхъ иноземцевъ, и служилые люди, не желая напрасною смертью помереть, съёли многихъ мертвыхъ иноземцевъ и служилыхъ людей, которые съ голоду померли, и прівли человькъ съ 50. Иныхъ Поярковъ своими руками прибиль до смерти, приговаривая: «не дороги они, служилые люди! Десятнику цѣна 10 денегъ, а рядовому 2 гроша». Когда онъ плылъ по рѣкъ Зеъ, то жители тамошніе его къ берегу не принускали, называя Русскихъ погаными людовдами. Когда весной въ усть Амура спеть съ луговъ сошелъ и трава обтаяла, то остальные служилые люди начали корень травной конать и тёмъ кормиться, но Поярковъ вельлъ своему человьку (Дениску) выжечь луга, чтобы служилые люди покупали у него запасъ дорогою попап.

На допросѣ Поярковъ ни въ чемъ не сознался. Одниъ промышленный человѣкъ, уцѣлѣвшій послѣ посылки къ морю, разсказывалъ, что Поярковъ, выславъ изъ острожка около Зеп на Дауровъ 70 человѣкъ казаковъ, ожидалъ, что они съ чѣмънибуль придутъ.

- Что, съ добычей пришли? спросиль онъ, когда Юшка съ товарищами были ужь у ворогъ.
- Не то, что съ добычей, а и свое потеряли, отвъчали, будто бы, казаки.

Поярковъ пустиль ихъ въ острогъ; но такъ какъ пищи было мало, а народу еще прибыло, то насталъ страшный голодъ. Люди стали умирать одинъ за другимъ.

«Кому не охота въ острогѣ съ голоду помереть, пусть пдетъ па лугъ къ убитымъ пноземцамъ п кормится, какъ знаетъ!» отдалъ приказаніе Поярковъ. Вынскалось такихъ охотниковъ всего 10 человѣкъ п въ томъ числѣ самъ разскащикъ.

Такъ какъ у выщедшихъ былъ съ собой запасъ, то оставшіеся въ острожкѣ просили Пояркова, чтобъ онъ обыскалъ охотнивовъ идти на лугъ и отобралъ у нихъ запасы, какіе были. У кого съскалась гривенка \*), у кого—двѣ, а у кого гривенокъ иять. Изъ тѣхъ, что мертвыми тѣлами кормились, иные поправились, ожили, а иные померли. Вотъ какъ дорого обошлось служилымъ людямъ первое знакомство съ Амуромъ, съ Пѣгой Ордой—съ благодатнымъ югомъ. Посмотримъ, удачнѣе ли былъ походъ другаго человѣка.

#### VI.

# Ероеей Павловъ Хабаровъ.

Не далеко отъ Кпренскаго острога, на ръкъ Ленъ, жилъ въ описываемое нами время одинъ зажиточный человъкъ, по имени Ерооей (Ярко) Павловъ Хабаровъ. Родился опъ крестъяниномъ города Устюга Великаго \*\*); держалъ одно время соляния варпицы въ Сольвычегодскъ, а потомъ, въ 1636-мъ году, переселился, съ братомъ Никифоромъ и сыномъ Пав-

<sup>\*)</sup> Фунтъ.

<sup>\*\*)</sup> Убздиый городъ нынёшней Вологодской губерии.

ломъ, въ Сибирь, на Енисей, гдѣ сталъ землю распахивать, сѣять хлѣбъ. Хабаровъ слылъ за человѣка оборотливаго, опытовщика. На Енисеѣ долго онъ жить не остался: прошель слухъ о богатомъ соболиномъ промыслѣ на Ленѣ, и Хабаровъ переѣхалъ промышлять деньги туда. Было это черезъ два года послѣ выхода изъ Руси.

Сборы на новыя мѣста были не малые. Нанялъ Хабаровъ 27 человѣкъ покрученниковъ, т. е. такихъ работниковъ, которымъ внередъ уплачено; взялъ изъ казны 2.000 пудовъ муки, сѣти для рыбной ловли, бархатные кафтаны, куски суконъ, нѣсколько слитковъ мѣди, всего тысячи на двѣ рублей. Поселясь на Ленѣ, сталъ Хабаровъ торгъ вести, заниматься соболинымъ промысломъ. На охоту посылались покрученники, человѣкъ по десяти; расходились они по лѣсамъ и подстерегали осторожнаго пушистаго звѣрка.

Дела пошли хорошо, и Хабаровъ продолжалъ пытать дило, расширяль его. Завелись у него пашин на ръкъ Илимѣ, возлѣ самаго волока, на которомъ Хабаровскіе люди занимались извозомъ до реки Лены. Это была тоже выгодная статья. Черезъ два года послѣ переѣзда на Лену, завелъбыло Хабаровъ соловарню и пашни на усть в ръчки Куты, но заводъ скоро отобрали въ казну. Хабаровъ однако не упываль. Въ 1641 году проъзжаль въ Якутскъ воевода Головинъ, и онъ подалъ ему просъбу о дозволении завести нашни около устья другой рачки (Кпренги); онъ просилъ лишь объ одномъ льготномъ годъ, нослъ котораго объщалъ давать казит по десятому спопу. Можетъ-статься, Хабаровскіе нокрученники ходили до самой вершины ріки Олекмы, что пала въ Лену, или заносились слухи отъ другихъ промышленныхъ людей, бродившихъ въ той сторонъ, только Хабарову извъстна была болъе короткая дорога на югь, къ князю Лавкаю. О богатствъ вемель, лежащихъ по ръкъ Шилкъ, много ходило росказней послѣ Бахтеярова и Пояркова. Не мудрено, что старому опытовщику запала въ голову новая мысль. Взяться за большое дёло Хабарову было съ чёмъ, а такого дёла онъ искалъ давно. Одиннадцать лътъ выжилъ Ероеей Павловъ въ Спбири; на его глазахъ пытали дпло казаки, ища посыхъ землицг. Не приходилось такому дъятельному и ръшительному челов'вку оставаться при старыхъ занятіяхъ на занятой уже Русскими землъ. Выгода и слава подсказывали ему идти въ Лавкаево царство, обложить его людей ясакомъ, добыть великую прибыль и царю и себъ. И вотъ въ 1649 году подаль Хабаровъ челобитную новому якутскому воеводъ Дмитрію Францбекову. Въ ней опъ писалъ, что въ прежніе годы посыланъ былъ на киязя Лавкая казакъ Еналей Бахтеяровъ, который не зналъ прямаго пути и плылъ не по той ръкъ. Опъ же, Хабаровъ, въдаетъ прямой (короткій) путь по Олекмѣ и проситъ дозволенія набрать человѣкъ съ полтораста или сколько доведется; содержать артель онъ берется на свой счеть и дасть ей денегь, хлёбныхь занасовь, судовь, фузей (ружей), зелья и свинцу.

Какъ въ былые годы промышленные люди Строгановы указывали царю Ивану IV-му на выгоды отъ покоренья Кучумова царства, такъ и промышленникъ Хабаровъ упоминалъ
о великой прибыли царю Алексѣю, въ случаѣ ежели удастся
объясачить захребетных государесых непослушникост.
Въ памяти, данной Хабарову, наказывалось идти на непослушника Лавкая и его улусныхъ людей. Оружіе дозволялось
пускать въ ходъ только въ крайности, подчиненныхъ наказывалось унимать отъ всякаго дурна, потому что ясачные
люди частенько жаловались на Русскихъ. На Шилкѣ Хабаровъ долженъ былъ поставить острожекъ и изъ него ходить
съ походы; въ особую кингу—винсывать ясакъ и людей, принявшихъ присягу по своей въръ. Если выйдетъ безчинство
какое или своеволіе, то просьбы слать въ Якутскъ, къ воеводъ. Велъно еще было, въ случаѣ если Лавкай и другіе

князья покорятся охотой, обложить ихъ ясакомъ и оставить, какъ были, объщая государеву защиту. Вдобавокъ наказывалось описать всёхъ живущихъ по рёкт людей и представить иертежи.

Хабарову удалось набрать только 70 человъкъ охотниковъ. и съ этою небольной толной пустился опъ Леной, къ устью Олекмы. Дело было весной 1649-го года. Не миноваль и Хабаровъ опасныхъ сибирскихъ падуповъ. Ръка Олекма была быстрая; идти приходилось противъ теченья, а потому тянулись медленно. На порогахъ совсвиъ изъ силъ выбились. Еровей Павловъ былъ грамотный, что великая ръдкость въ то темное время, и вотъ какъ описывалъ онъ эту трудную бечеву: «Въ порогахъ снасти рвало, слопцы \*) ломало, людей ушибало; но Божіею помощью и государевымь счастьем все кончилось благополучно». До устья ръки Тугира, что пала въ Олекму съ лъвой стороны, тянулись цилое лито; наконецъ добрались до Тугира и зазимовали. Когда подошель январь мѣсяць, казаки понадѣлали нарты, поклали на нихъ вев свои принасы и весь борошень, собираясь идти льдомь до Становыхъ горъ. Волоклись казаки съ немалымъ трудомъ: на горахъ лежалъ глубокій спѣгъ, а на лыжахъ подипматься въ гору не такъ-то легко. Хребетъ былъ изъ высокихъ; не разъ заставала въ горахъ непогода, не разъ задували вьюги, -того и гляди, что людей растеряень, или въ какой оврагъ свалишься. Дорожные следы видифлись только позади, а передъ глазами-не тронутые бълые сиъга. Переваливъ черезъ Камень, Хабаровцы скоро вышли и на Амуръ рѣку. Шелъ 1650-й годъ. Они угодили прямо къ улусамъ Лавкая, которые стояли на берегу небольшой речки-Урки. Хабаровъ, какъ думаютъ, ношелъ левымъ берегомъ (на немъ видны слъды бывшихъ городковъ).

<sup>\*)</sup> Такъ назывались корма и руль у судна.

По дорогѣ встрѣтили казаки сриду пять большихъ поселепій. Это были настоящіе города, обведенные стѣной и окопанные рвомъ. Первый городъ былъ срубленъ изъ бревенъ и шелъ вокругъ него глубокій ровъ; въ стѣнѣ было иять башенъ и въ иятой—широкіе ворота; въ стѣнахъ понадѣланы были подлазы, для вылазокъ. Городъ стоялъ на мысу, между Амуромъ и его небольшимъ притокомъ; къ водѣ были сдѣланы тайники \*). Дома за стѣной—все каменные; окна въ нихъ большія: вышиной въ два аршина, шириной въ полтора, а замѣсто слюды бумагой затянуты. Въ каждой такой свѣтлицѣ съ бумажными окнами могло помѣститься до шестидесяти и больше человѣкъ.

Не ожидали казаки такого хорошаго города; особливо послѣ своихъ-то остроговъ да городовъ онъ имъ знативит показался. Удивило только всѣхъ не мало, что въ нервомъ городѣ не было живой души, во второмъ и въ третьемъ—то же самое. Это напоминаетъ вступленіе Ермака въ пустой Искеръ. Въ третьемъ городѣ Хабаровъ остановился отдохнуть послѣ труднаго и долгаго пути. На всякій случай поставлены были караульщики, которые скоро оповѣстили, что къ городу ѣдутъ конные люди—пять человѣкъ. Стали съ подъѣхавшими разговоръ вести, черезъ толмача. Одинъ изъ конныхъ людей былъ самъ старикъ Лавкай, а остальные—два его брата, зять и холопъ.

Что вы за люди и откуда пришли? спросиль Лавкай.

- Мы пришли съ вами торгъ вести; у насъ много подарковъ, отвъчали казаки черезъ толмача.
- Зачёмъ обманываешь насъ, отвёчалъ Лавкай: —мы казаковъ знаемъ: передъ вами былъ у насъ одинъ казакъ, такъ онъ сказывалъ, что васъ пдетъ съ полтысячи, а слёдомъ за вами еще люди. Вы насъ побить всёхъ хотите, огра-

<sup>\*)</sup> Потаенные выходы.

бить наше добро, а женъ съ дътьми полонить, — оттого мы и города бросили.

Хабаровъ спросидъ князи Лавкая, не хочетъ ли онъ идти русскому царю въ подданство.

— Платите ясакъ, и вамъ Русскій царь защиту будетъ давать, соблазнялъ толмачъ.

-Хорошо, отвъчалъ Лавкай; - посмотримъ, что вы за люди. Повернули иноземцы своихъ коней и ускакали. Только ихъ и видели. После этой встречи Хабаровъ ношель берегомъ дальше. Пелое днище шли до четвертаго города, который быль тоже пусть. На другой день, когда солице вышло на середку неба, вошли въ пятый брошенный городокъ. Только въ одномъ домѣ розыскали, говорятъ, старуху, сестру Лавкая. Стали ее, по тогдашнему обычаю, пытать на огив, поджаривать, чтобы правду сказала, гдв брать п что замышляетъ. Узнали, что Лавкай со всеми родственниками, другими князьями и слугами, ждетъ Русскихъ въ двухъ недъляхъ взды отъ города, въ которомъ живетъ богатый князь Богдой. У Богдоя городъ земляной, на стъпахъ-пушки; въ городъ торгъ но лавкамъ пдетъ, и товаровъ много; хорошій ясакъ береть Богдой со всёхъ Даурских \*) князьковъ. У Богдоя, на его земляхъ, есть руди разныя-волотая и серебряная, камии дорогіе, оружія многое множество: и пащали, и сабли—все съ золотой, дорогою пасъчкой. Про соболей и говорить нечего. Ъстъ и пьетъ Богдой все на золоть да на чистомъ серебрь, и есть еще князь, которому самъ Богдой покоренъ.

Дальше илтаго города Хабаровъ идти не рѣшился; онъ вернулся въ первый и оставиль въ немъ немпого ратимхъ людей, самъ же поѣхалъ, въ маѣ 1650-го года, въ Якутскъ.

<sup>\*)</sup> Дауры, жившіе по Амуру, были одпого племени съ Тунгузами вели торгъ съ Китайцами.

Донесъ онъ воеводъ, что по Амуру живутъ Даурскіе люди, что одни изъ нихъ землю нашутъ, другіе же-скотъ пасутъ; что въ ръкъ Амуръ рыбы много, особливо осетровъ, которые крупиће волжскихъ, да прыбы въ Амурћ больше, чемъ въ Волгћ. По берегамъ его большіе луга и поля, льса темные, большіе, п столько всякаго звъря, что можно хорошій ясакъ брать съ Даурскихъ людей. О хлёбахъ допосилъ, что родится ячмень, просо, овесъ, греча, горохъ и коношляное стмя. Хорошо отзывался Хабаровъ о Даурской земль, говориль, что мьста по Амуру не то, что по Ленъ ръкъ, что хавба у Дауровъ много, и казаки не мало находили его по ямамъ. Какъ побъжали иноземцы изъ своихъ городовъ, позабыли и про запасы, все бросили. Коли покорятся Дауры, доносилъ Хабаровъ, и будуть ясакъ илатить, такъ въ Якутскъ казив и хлеба не надо будеть присылать: отъ Лавкаева города до острожка, что я на Тугирѣ поставилъ, всего волоку сто верстъ, а изъ острожка до Якутска по плаву двъ недъли; Амуръ будетъ прибыльнъе Лены, да и во всей Спбири такого мъста украшеннаго и изобильнаго не найти.

Одна б'йда—людей мало, добавиль Хабаровъ воевод'й въ своемъ допесеньи о р'йк'й Амур'й. Надо тысячъ шесть, тогда можно покорить всю Даурскую землю.

Такого войска, при сибпрскомъ безлюдьи, набрать было нельзя. Пришлось опять собпрать охотниковъ до приключеній, людей терикихъ и готовыхъ идти, куда поведутъ, лишь бы пожива была. Набралось больше полутораста человѣкъ. Въ Якутскъ и его окрестныхъ мъстахъ многихъ расшевелилъ разсказъ объ амурскихъ угодъяхъ. Воевода отпустилъ съ Хабаровымъ, во второй походъ, 20 казаковъ, далъ три пушки и зелья со свинцомъ, объщая, въ случаъ иужды, прислать нодмоги, сколько можно будетъ.

Осенью 1650 года Хабаровъ вернулся на Амуръ. Пустыхъ городовъ онъ не нашелъ: Дауры ръшили отпоръ дать, не пускать въ свою землю казаковъ и ясавъ имъ не идатить. Люди, оставление Хабаровымъ на Амурѣ, выдержали не одну осаду: Дауры имъ не давали покоя, только сдѣлать ничего не могли со своимъ лучнымъ боемъ. Не далеко отъ городка Албазипа встрѣтилъ Хабаровъ Даурскихъ ратныхъ людей. Завязалась драка съ самаго полудия и кончилась только къ вечеру. 20 казаковъ было ранено, по Русскіе выгиали Дауровъ изъ городка и, найдя въ немъ много хлѣба, остались въ немъ. Албазинъ стоялъ не подалеку отъ того волока, по которому лежалъ Русскимъ путь къ Амуру. Укрѣпленъ онъ былъ справно, стоялъ на удобномъ мѣстѣ.

За бъжавшими изъ него Даурами погнались на легкихъ стругахъ больше сотин казаковъ. Напуганиве Дауры бросали свое жилье, зажигали его, а сами спасались на коняхъ.

Встрвчаясь съ ними, казаки забирали много скота, вездводерживая верхъ. Зимой построилъ Хабаровъ городокъ «въ уюжемъ мьсть, подъ волокомъ, гдъ переходить Русскимъ людямъ пъшею ногою только два дни». Оставлено било въ немъ 50 человъкъ, изъ коихъ 20 должим били нахать землю, а остальные—сбирать ясакъ. Городокъ этотъ былъ, какъ думаютъ, тотъ же Албазинъ, только Хабаровъ укрѣнилъ его получше и настроилъ въ немъ избъ.

Отъ полоненныхъ родственниковъ одного князька узнали Хабаровцы, что по Амуру, начиная съ его истоковъ, живетъ девять владъльцевъ. Всъ они—данники Богдойскаго \*) Шам-шахана, а самъ Богдой—данникъ другаго, у котораго имя еще мудренъе.

Зимой Хабаровъ ходилъ на Дауровъ самъ, съ казаками и *парядоли*ъ, который везли на санкахъ. Въ десятый день пути привелось биться съ концыми людьми съ утра до ночи. Бъжали концые люди. Во всемъ была Хабарову удача, п

<sup>\*)</sup> Т. е. Китайскаго.

старый опытовщикъ написаль донесение воевод Францбекову о томъ, что сдёлалъ въ Даурской землё. Завладёть ею, инсалъ Хабаровъ, можно, и будетъ тогда эта земля великому государю вторымъ Сибирскимъ царствомъ. Если что, такъ можно, добавляль онь, послать большое войско и на Богдойскаго Шамшахана и на того, къмъ онъ въ хани посаженъ. Прокормить въ Даурской землѣ можно хоть 20.000 людей. Шамшахана подвести подъвысокую государеву руку выгодно, нотому что въ его царствъ есть серебряная гора, и только 7 дней взды до нея съ Амура; сторожей около горы стоитъ съ полтысячи. Жемчугу еще много у Шамшахана и дорогаго каменья; только справа съ нимъ будетъ не такая легкан, какъ съ Даурскими людьми, потому что у него каменные и деревянные города есть съ пушками, и на бой выходять съ коньями и кривыми саблями, не считая луковъ. Около истоковъ Амура, въ вершинъ его, живетъ все народъ слабий, бъжитъ онъ отъ русской силы къ нижнему Амуру, поближе къ сильнымъ людямъ, которые, слышно, ясака никому не платятъ.

Вѣсть о Хабаровѣ дошла до Москвы. Посланы были на Амуръ 132 человѣка изъ служилыхъ, охочихъ и промышленныхъ людей; дали имъ 30 пудовъ свинцу, зелья столько же, да еще стопу инсчей бумаги (въ то время товаръ этотъ былъ на рѣдкость, потому что письменнаго дѣла меньше было); со стоной бумаги отправили къ Хабарову и инсаря. Казачьи начальники должны были, сдавъ людей, везти отъ воеводы грамоту къ царю Шамшахану. Въ ней прописано было, что въ такомъ-то году подвластные ему князьки, Лавкай и другіе, хотѣли нашихъ ратныхъ людей побить, но что не могли устоять противъ царской грозы и нашего бою. Затѣмъ добавлялось къ слову, что и Шамшахану противъ него не устоять и съ Русскими не сладить; что лучше, не гнѣвя государя, прямо давалъ бы золота и серебра, и узорочья, каменьевъ дорогихъ и мѣховъ, сколько въ силу. «А нашъ го-

сударь царь Алексий Михайловиих силенх и великт и страшенх, но милостивт и праведенх, кровей не искатель. А у государя вт одномъ Сибирскомъ царстви ратныхъ людей многое множество, къ ратному дилу навычныхъ, и быотся они, не щадя головъ своихъ». Такъ стращала грамота. Посольство съ ней не дошло: Дауры убили Русскихъ дорогой.

На следующее лето (1651 г.) Хабаровъ пошель опять винзъ но Амуру, только не берегомъ, какъ въ первый разъ, а на судахъ. Дорогой много видивлось по берегамъ сожженныхъ даурскихъ поселеній. Къ вечеру одного дня подошелъ Хабаровъ къ уцелевшему городку князя Гуйгудара. Княжескіе люди стояли у воды и не пускали казаковъ, а когда съ судовъ выстредили по нимъ и многихъ убили, тогда они побъжали въ свой городокъ и заперлись. Хабаровцы бросились за ними. Городъ былъ тройной; около одного землянаго вала шель другой, а около этого еще третій. Ствиы были изъ дерева, двойныя, внутри землей набиты; подъ ствнами-подлазы, а воротъ нътъ. Подлазы попадъланы для того, чтобы можно было изъ одного городка въ другой переходить, коли ионадобится. Кругомъ тройнаго города-два рва по сажени глубиной, и въ тъ рвы-тоже подлазы, для напуска ратныхъ людей. Скоть и леирь \*) стояли во рвахъ.

Въ толив враговъ были и еще какіе-то люди; биться они не бились, въ городокъ не вошли, а стояли въ полъ и смотръли. Были на нихъ надъты дорогія шелковыя илатья. Это ханъ Богдойскій прислаль своихъ Манджурскихъ людей. Князь Гуйгударъ хотъль постоять за Даурскую землю и пустиль такую тучу стръль, что казаки не могли подойти

<sup>\*)</sup> Ясырями прозывались невольники, купленные на деньги или вымвненные на товаръ. Было время, когда ихъ продавали на базарахъ за небольшую цвиу: такъ бабу ясырку можно было имвть за 10 рублей п дешевле.

близко къ первому городку. Хабаровъ черезъ толмача уговаривалъ князя покориться и дать ясакъ.

— Мы даемъ ясакъ Богдойскому (Китайскому) хану. Какого еще вамъ ясака? Хотите такого что ли, который мы бросаемъ своимъ послъднимъ ребятамъ? отвъчалъ Гуйгударъ.

Начали казаки, по приказу Хабарова, палить изъ ружей и пушекъ. Пушки били въ башню, а ружьн-въ стены. Около городка, въ нолъ, изъ даурскихъ стрълъ словно инва стояла насъяна, но выраженью Хабарова; но «свирилые Дауры» не устоили. Рано утромъ, когда еще солице только показалось, пробили башенную ствну. Первые ворвались въ городокъ кольчужники, а за ними и другіе казаки со щитами въ рукахъ. Дауры ушли и заперлись сначала во второмъ городкъ, а когда ихъ выбили и отсюда, то въ послъднемъ, третьемъ. Казаки и туда пробились. Стали драться на сабляхъ и коньяхъ, руконашьемъ. Сколько ни было Дауровъ, всв остались на м'єсть; а было ихъ, говорять, больше шестисоть человъкъ. Хабаровъ не досчитался четырехъ казаковъ, да еъ полсотни было раненыхъ. Въ городкъ полонили Русскіе много девокъ и бабъ съ детьми; скота всякаго захватили головъ съ тысячу.

Полоненные сказывали, что люди въ шелковыхъ платьяхъ съ нихъ ясакъ собираютъ. Присылаетъ ихъ Шамшаханъ, и живуть они у нихъ каждый годъ человъкъ по 50-ти. На другой день одинъ изъ Манджуровъ пришелъ къ Хабарову для переговора. «Платье у Болдойскато мужика было камиатное и малахай соболій», описывалъ послъ Хабаровъ. Трудпо было вести разговоръ съ иноземцемъ: языкъ былъ вовсе цезнакомый, а переводить слова некому. Кое-какъ добились-таки смысла: царь Шамшаханъ не приказалъ воевать Манджурскимъ людямъ съ Русскими, велълъ только спросить ихъ, зачъмъ они пришли въ эту землю. Отвътить Хабаровъ инчего

вёрнаго не отвётиль, за то угостиль посла и подарковь ему даль.

Полтора мъсяца выжилъ Хабаровъ въ городкъ. Въ подданство ему никого привести не удалось. Отъ провидииховъ узнали казаки, что въ трехъ днищахъ пути съ лѣвой стороны впадаеть въ Амуръ ръка Зея и около ея устья стоять еще городки. Поплыли къ одному изъ нихъ и застали князей врасилохъ: сидёли опи на лугу, за городомъ, и ипровали. Одинъ бъжалъ, по двоихъ полонили; пришли въ городъ къ присягь за своими князьями и люди ихъ; принесли они съ собой только 60 соболей, но объщались Русскимъ ясакъ платить. Мало принесли оттого, что не такъ давно Шамшахану много отослали, а за это время еще не наловили. Лучшихъ людей Хабаровъ отобраль въ залогъ. Только мало времени спустя один улусники отказались отъ подданства и побросали свои улусы. Князья ихъ были у Хабарова въ рукахъ, стало-быть, бояться нечего, —вернутся. Вышло не такъ. Когда стали князьковъ спрашивать, почему ихъ люди разбъжались, тъ сказали, что они и знать не знаютъ, -почему, что приказу такого они имъ не давали, «на то ихъ воля, а не наша», отвѣчали князья; «чѣмъ намъ всѣмъ помереть (всему роду), такъ лучше мы один помремъ за свою землю, когда ужь къ вамъ въ руки попали».

Имтали князьковъ на огнѣ, а добиться ничего не добились. Съ другими сибирскими народцами ничего такого прежде не случалось. Бывало, какъ возьмутъ князя въ залогъ, такъ весь родъ и илатитъ ясакъ, покоренъ становится. Дауры же не столь за князя своего стояли, сколько за свою землю да за самихъ себя.

Зазимовать въ покоренномъ городкѣ было нельзя: съ голоду умерли бы. Хабаровъ поплыль съ казаками дальше, внизъ по Амуру, а городокъ зажегъ и дыми пустили. По берегамъ виднѣлись мѣстами даурскіе улусы—въ пять, въ десять

норм \*). Четыре дня плыли смѣльчаки до крутыхъ каменныхъ утесовъ (щекъ), между которыми пробивался Амуръ къ морю. Больше двухъ днищъ плыли тѣми щеками, за которыми ноказались онять жилыя мѣста Дучерскихъ людей. Все это время казаки только и дѣлали, что приставали къ берегу, выходили и дрались. Доплыли до устья большой рѣки Шунгала. Дучеры были народъ смирный, потому съ инми не трудно было ладить казакамъ. Улусы заставали они пустыми; за то можно было въ инхъ поживиться и скотомъ и хлѣбомъ. Казаки всю дорогу кормились грабежомъ; удержать ихъ отъ этого было нельзя.

За Дучерами пошелъ другой народъ—Ачаны; потянулись ихъ улусы. Ачаны рыбачили и были похитрѣе да и похрабрѣе своихъ сосѣдей-пахарей. Они вездѣ давали отпоръ. Сентября 22-го Хабаровъ доплылъ до одного большаго селенья и рѣшилъ провести въ немъ зиму. На скорую руку срубили городъ и перенесли въ него все, что было на судахъ. Ачаны вызвались платитъ Русскому царю ясакъ, притворились покорными, а на самомъ-то дѣлѣ хотѣли они высмотрѣть, сколько Русскихъ, какое у нихъ оружіе, ладно ли укрѣиленъ городокъ. Въ принасахъ у Хабарова оказалась недостача, и онъ отправилъ винзъ по Амуру сотню людей промыслить у Ачанъ побольше рыбы. Народъ этотъ почитай-что одною рыбой и живъ-то былъ.

Послѣ отъѣзда казаковъ, рано, чуть свѣтъ, Ачаны напали на русскій городокъ. Было ихъ сотъ восемь. Дучеры еще на нодмогу пришли. Еслибы не часовые, такъ Русскіе и не услыхали бы инчего: спали крѣпко. Ачанамъ было на руку, что одна сотня нашихъ уѣхала рыбу промышлять; только страшио было идти на приступъ, лѣзть на стѣну: знали Ачаны и Дучеры про пищали и пушки. Принесли они съ собой соломы

<sup>\*)</sup> Т. е. жилищъ.

да разной суши и хотѣли подпалить Русскихъ. Тогда вышло изъ города 70 человѣкъ казаковъ, и начали опи Ачанъ рубить и колоть, а со стѣнъ ядра кидали, изъ пищалей громили, «и напалъ на пихъ, собакъ-иновѣрцевъ, страхъ Божій и противъ царской грозы и нашего бою устоять не могли и побѣжали врозь, а мы за ними побѣжали и въ тылъ ихъ многихъ побили и языковъ \*) многихъ перехватали, и въ струги они, иновѣрцы, побросались и на великую рѣку Амуръ отгребали, а струги у нихъ больше и съ выходами, и крашеные, а въ одинъ стругъ садится по 50-ти, по 60-ти человѣкъ».

Такъ писалъ Хабаровъ.

Прозванъ былъ городокъ Ачанскимъ городкомъ. Посланные за рыбой вернулись благополучно, и казаки еще сильнѣе укрѣпили свое зимовье. Ачанъ видно не было; попадались только ихъ зимие пути, по которымъ они ѣздили на собакахъ. Стали но этимъ путямъ слѣдить и поймали двухъ вамсныхъ людей. Ачаны снова понесли Русскимъ свой ясакъ. Вътакихъ дѣлахъ прошла у Хабаровцевъ и вся зима.

Можно догадаться, какъ вели себя казаки съ прпамурскими людьми; Ачанамъ, что называется, житъя отъ нихъ не было. Хабаровъ былъ не виноватъ, что его люди дѣлали имъ разное лихо: углядѣть, какъ я говорилъ, за ними было нельзя, да и самъ опытовщикъ, какъ говорятъ, многоч позволялъ себъ, при своемъ горячемъ и подчасъ самоуправномъ характеръ. При случаѣ онъ нещадно билъ провинившихся палкой, а то и просто расправлялся кулакомъ; сила же, по слухамъ, была у него порядочная. Не имъя возможности справиться съ пришельцами, Ачаны пошли къ Манджурскому князю подмоги проситъ. Шамшаханъ велълъ князю Псинею собрать 2.000 конныхъ людей, взять съ собой 6 иу-

<sup>\*)</sup> Языками звались полоненные люди, у которыхъ можно было вывёдать о непріятелё.

шекъ, 30 ружей миогоствольныхъ, только безъ замковъ, нѣсколько глиняныхъ, начиненныхъ порохомъ ядеръ, (пинардъ) 1), для того чтобы стѣны рвать, и захватить Русскихъ живьемъ.

Весной 1652 года подошло манджурское войско подъ Ачанскій городокъ, и Хабаровцы проснулись отъ неожиданнаго страшнаго грома. То палили манджурскія пушки, только пушкари около нихъ были плохіе и никакого вреда не могли сдёлать своими орудіями. Русскіе въ первый разъ столкнулись съ людьми огнепнаго боя. Вышелъ сильный переполохъ. Вотъ какъ красно описывалъ Хабаровъ битву подъ Ачанскимъ городкомъ:

«Марта, въ 24-й день, на утренней заръ, сверхъ Амура ръки славныя ударила сила изъ прикрыта на городъ Ачанскій, на насъ казаковъ, сила Богдойская, всѣ люди конные и куячные, и нашъ казачій есауль <sup>2</sup>) закричаль въ городъ, Андрей Ивановъ, служилый человѣкъ: «братцы казаки! ставайте на скоръ и оболокайтесь (одъвайтесь) въ куяки кръикіе!» И метались казаки на городъ въ единыхъ рубашкахъ на ствну городовую, и мы казаки чанли изъ пущекъ изъ оружія быотъ казаки изъ города, ажно 3) быетъ изъ оружія и изъ пушекъ по нашему городу казачью войско Богдойское. И мы казаки съ ними, Богдойскими людьми, войскомъ ихъ дрались изъ-за ствиы съ зори до схода (всхода) солица, и то войско Богдойское на юрты казачы пометалось, и не дадуть намъ казакамъ въ тѣ поры пройти черезъ городъ, а Богдойскіе люди знаменами ствиу городовую укрывали. У того нашего города вырубили они, Богдойскіе, люди три зв'вна ст'вны сверху до земли. И изъ того ихъ великаго войска Богдойскаго кличетъ князь Исиней царя Богдойскаго и все войско

<sup>1) «</sup>А въ тёхъ пинардахъ порохъ кладенъ, а кладено пороху въ тёхъ пинардахъ по пуду», писалъ Хабаровъ.

<sup>2)</sup> Небольшой чинъ въ казачыхъ войскахъ.

<sup>3)</sup> А на мѣсто того.

Богдойское: не жгите и не рубите казаковъ, емлите (берите) ихъ, казаковъ, живьемъ! И толмачи наши тѣ рѣчи князя Исинея услышали и мнъ, Ярофейку, сказали, и услыша тъ ръчи у князя Испнея, оболокали мы казаки всѣ на ся (на себя) куяки и язъ (я), Ярофейко, и служилые люди и вольные казаки \*), помолясь Спасу и Пречистой Владычицъ нашей Богородицѣ и Угоднику Христову Николаю Чудотворцу, промежь собою прощались и говорили то слово язъ, Ярофейко, п есаулъ Андрей Ивановъ п все наше войско казачье: умремъ мы, братцы казаки, за въру крещеную и постоимъ за домъ Спаса и Пречистыя и Николы Чудотворца и пораджемъ мы казаки государю и великому князю Алексвю Михаиловичу всея Руссіп п помремъ мы казаки всѣ за одинъ человѣкъ противъ государева недруга, а живы мы казаки въ руки имъ Богдойскимъ людямъ не дадимся. И въ тъ стъны проломныя стали скакать тълюди Богдоевы, и мы казаки прикатили тутъ на городовое проломное мъсто пушку большую мъдную и ночали изъ пушки по Богдойскому войску бити и изъ мелкаго оружія учали стрёляти изъ города и изъ иныхъ пушекъ желъзныхъ бити-жъ стали по нимъ Богдойскимъ людямъ. Туть и Богдойскихъ людей и силу ихъ всю, Божіею милостью и государевымъ счастіемъ и нашимъ радіньемъ (стараньемъ), ихъ, собавъ, побили многихъ. П кавъ они Богдон отъ того нашего пушечнаго бою и отъ пролому отшатились прочь и въ ту пору выходили служилые и вольные охочіе казаки сто иятьдесять шесть челов къ въ куякахъ на выдазку Богдойскимъ людямъ за городъ, а иятьдесятъ человъкъ осталось въ городъ, и какъ мы къ нимъ Богдоямъ на вылазку вышли паъ города, и у нихъ Богдоевъ тутъ подъ городомъ приведены были двё пушки желёзныя, п, Божіею милостью и госу-

<sup>\*</sup> Сибирское казачье войско составилось изъ потомковъ товарищей Ермака, на ръкъ Пртышъ.

даревымъ счастьемъ, тѣ двѣ пушки мы казаки у нихъ Богдойскихъ людей и у войска отшибли и у которыхъ у нихъ Богдойскихъ людей у лучшихъ вонтиновъ (ратныхъ людей, отненно оружье у нихъ взяли. И нападе на нихъ Богдоевъ страхъ великій, покажись имъ спла наша несчетная и всѣ достальные Богдоевы люди отъ города и отъ нашего бою побѣжали врозь. И кругъ того Ачанскаго города смѣкали мы, что побито: Богдоевыхъ людей и сплы ихъ шестьсотъ семьдесятъ шесть человѣкъ наповалъ, а нашіе (нашей) сплы казачы отъ нихъ легло отъ Богдоевъ десять человѣкъ, да переранили насъ казаковъ на той дракѣ семьдесятъ восемь человѣкъ».

Хоть и осилили казаки Богдоесых людей и не въ привычку этимь людямъ было, какъ видио, обращаться съ парядомъ, только илыть дальше внизъ по Амуру показалось Хабарову не безопаснымъ. У Богдойскаго царя \*) войска много, казаковъ онъ въ господа на своей землѣ не пуститъ, вышлеть ежели войска еще болѣе прежняго,—что тогда? Отъ полоненныхъ узнали, что царю Шамшахану, который быль намыстикомъ у Китайскаго государя, была на казаковъ жалоба. «Русскіе насъ бьютъ и грабятъ, женъ съ дѣтьми отнимаютъ, говорили Дучеры, а сдѣлать противъ нихъ мы ничего не можемъ». И на самомъ дѣлѣ казаки не имѣли жалости къ иновѣрцамъ: они смотрѣли на нихъ какъ на рабочую скотину, глядѣли какъ бы побольше пользы отъ нея добыть.

Говорили еще полоненные въ бою, что въ походѣ они были три мѣсяца, что къ востоку отъ Шамшахановыхъ земель лежитъ еще земля и есть въ ней золотыя и серебряныя руды, а по рѣкамъ жемчугу много, и ломаютъ тѣ руды желѣзными ломами. И шелкъ есть, и бумага хлопчатая въ той землѣ; дѣлаютъ изъ шелка —атласы, а изъ бумаги—кумачи.

<sup>\*)</sup> У Китайскаго богдыхана.

Безъ малаго черезъ мѣсяцъ послѣ осады Хабаровъ поплылъ съ казаками вверхъ по Амуру, назадъ. Было это весной, въ апрѣлѣ 1652 года. Тянулись Хабаровцы на шести дощаникахъ.

## VII.

## Приключенія Нагибы. — Возвращеніе Хабарова. — Онуфрій Степановъ.

Полго не было въстей отъ Хабарова, и изъ Якутска послали ему небольшую подмогу. Не сразу нашла она смѣлаго опытовщика. Тренка Чичегинъ, который велъ казаковъ, послалъ весной одного изъ нихъ, Ивана Нагибу, съ товарищами, пскать Хабарова по Амуру. Вотъ чемъ кончились Нагибины поиски: какимъ-то случаемъ Иванъ Нагиба разъ кался съ тъми, кого пскалъ. По островамъ, которыхъ очень много на Амурь, онъ оставляль замьтки или записки, на всякій случай, а самъ съ товарищами илылъ по рект все дальше и дальше. Много было приключеній дорогой. Разъ его окружили со всъхъ сторонъ Дучеры и Натки и не давали имъ, казакамъ, ни къ берегу пристать, ни на островъ выйти. По берегу вздили иновърцы на коняхъ, а по ръкъ — на стругахъ. Струговъ было больще двадцати и въ каждомъ сидѣло челов'якъ 40, а то и больше. На этотъ разъ Даурскіе люди не напали, а послъбыли съ ними бои; напускали Дауры изг острожков по двожды и по трожды, скрадывали въ ночное время людей.

Надо полагать, что и въ этотъ разъ, не-смотря на свою малую силу, казаки, плывя по Амуру, хозяйничали, потому что просили Нагибу плыть дальше, виизъ, къ самому устью. Нагибъ же велѣно было плыть не больше десяти дёнъ.

Черезъ три недъли послъ описанной встръчи съ Даурами, Нагиба плылъ уже Гиляцкою землей, близко отъ моря. «Ипоземиы, говорится въ донесении, скопт учинили во многихт стругах и со щитами от улуса до улуса провожали». Ктото сказалъ казакамъ, что Хабаровъ-въ Гиляцкой землъ, и за это ложное извъстіе Нагиба съ товарищами чуть не поплатился жизнью. Въ одномъ мъсть онъ быль обсажент Гиляками со всёхъ сторонъ, такъ что нельзя было двинуться ни взадъ, ни впередъ. Пришлось выстоять середи рѣки двѣ недълп. Инородцы были не изъ храбрыхъ: ровно четырнадцать дней смотръли они на небольшое казачье судно, которое, съ горстью казаковъ, стояло на якоръ, и не ръшались напасть. Гиляки были въ своихъ рыбачьихъ лодкахъ, на водъ; когда казацкіе припасы всв вышли и насталь голодь, нужда заставила смёльчаковъ собраться съ послёдними сплами и пробиться за кормомъ на берегъ. Смѣлость города беретъ, а туть еще въ подмогу ей порохъ съ свинцомъ, и пробился Нагиба съ своими къ берегу, человъкъ 30 уложилъ, выкралъ у Гиляковъ много провъсной рыбы (изъ-за пея и бой-то весь быль) и опять-на воду. Расправа съ иновфрцами была у казаковъ обычная: «мужиков ст улусу сбили и юрты ст конца зажили», писалось въ одномъ донесении; «и мы ихъ ет пень рубили», говорилось въ другомъ.

Дня черезъ три выплылъ Нагиба къ морю, въ широкое устье Амура. Хабарова съ казаками нигдѣ не было; надо было ворочаться назадъ. Старою дорогой смѣльчакамъ ѣхать не хотѣлось. Смастерили казаки новое судно и порѣшили плыть Охотскимъ моремъ до рѣчки Ульи. Казацкая нужа въ походѣ Пояркова во время его плаванія по непривѣтной соленой водѣ—ихъ видно пе испугала. Передъ отплытіемъ еще разъ довелось отбиваться отъ Гиляковъ, которые кинулись на Русскихъ въ своихъ легкихъ лодкахъ. Одну изъ нихъ ка-

закамъ удалось пробить; человѣкъ сорокъ иновѣрцевъ легло на мѣстѣ.

На моръ ждала Нагибу съ товарищами новая бъда. Никуда она отъ казаковъ не уходила во время развёдки да расчистки обширной Спбири. О морской нуж осталось донесеніе такого рода: «И оттуда (изъ устья) мы, холопи государевы, пошли по морю на гребяхъ (на веслахъ) и выгребли изъ губы \*) на море, и понесло насъ, холопей государевыхъ, во льду на море и носило насъ во льду 10 дней и принесло на берегъ, на пустое м'єсто, и туть насъ, холопей государевыхъ, къ берегу льдомъ (притерло), раздавило судно, и судно потонуло, и мы, холопи государевы, на берегъ пометались душею да тёломъ. Хлёбъ, и свинецъ, и порохъ потонулъ. и платье все потонуло, и стали безъ всего. И оттуда мы, холони государевы, пошли нъши, подлъ моря, и шли мы, холопи государевы, пѣшею ногой, подлѣ моря, 5 денъ, а ипталися мы ягодами и травою и находили на берегу по край лося \*\*) битаго, зв вря морскаго иерпу \*\*\*) да моржа, и твмъ мы душу свою оскверняли, нужи ради питалися, и дошли мы, холопи государевы, до ръчки и тутъ мы стали суднишко дълать и пошли по морю».

Изъ этого видно, что Нагиба первою неудачей не проиялся и опять пустился моремъ, па-авось, отыскивая рѣчку Улью. Вѣтеръ на этотъ разъ не унесъ казаковъ отъ берега, и полунагіе плаватели, голодише и перемерзшіе добрались до какойто другой рѣчки. Дорогой они отнимали у Тунгузовъ рыбу. Казаки, видно, мало походили на людей, потому что пугали

<sup>\*)</sup> Губа — небольшой заливъ. Здёсь же надо подъ губой разумёть широкое устье Амура.

<sup>\*\*)</sup> Лось—звърь изъ породы оленей, только много круппъе, съ широкими и большими рогами. Жить любить въ лъсныхъ и болотистыхъ мъстахъ.

<sup>\*\*\*)</sup> Нерпой зовется въ Спбири тюлень.

поморцевъ и не встрвчали у нихъ отпора. На рвчкв Нагиба проведъ осень, осеновалъ. Отсюда съ великимъ трудомъ добрадся до Камия (Становыхъ горъ), перевалидся черезъ него, на вершинъ одной ръки построилъ опять судно и воднымъ путемъ вышелъ въ Лену. Шли казаки черезъ волокъ больше мъсяна.

Не мало служилыхъ людей терпѣло такія мытарства, какъ Иванъ Нагиба, не мало еще намъ встрѣтится ихъ впереди, а о сколькихъ казакахъ не доходили вѣсти, сколько именъ пронало вмѣстѣ съ бумагами, въ которыхъ описывалась казацкая нужа.

Подмогу, высланную изъ Якутска, Хабаровцы встрътили, пройдя амурскія щеки. Но не велика была помощь отъ небольшой горсти людей да одной пушки; вернуться внизъ нечего было и думать: тамъ, по словамъ Хабарова, вся земля была ег скопь. Около самаго устья Шунгала ждало ихъ большое Манджурское войско, тысячъ въ шесть, съ пушками и ружьями. Не подуй вътеръ-попутникъ, не избыть бы Хабарову бъды. На счастье, подуль, да еще сильный, и казаки, на всъхъ парусахъ прошли серединой Амура. Дорогой забирали кое-кого изъ иновърцевъ и слышали отъ нихъ педобрыя въсти: кто говориль, что собпрается на Русскихъ войско въ 10.000, а кто — п еще того больше. По слухамъ, Шамшаханъ хотълъ вовсе выгнать казаковъ изъ своей земли и набираль для этого людей—ни мало, ни много 40.000. Полоненныхъ пытали и вывъдали отъ нихъ, что Даурскіе люди ясака платить не хотять. Жаловались Дауры также, какъ и Брацкіе люди, что ясакъ казакамъ отдашь, а казаки все-таки грабять. «Соберемь войско тамь, гдф они зимовать стануть, тысячь десять, либо больше, и давому иху задавиму», говорили Дауры.

1-го августа 1652 года Хабаровъ остановился около устья рѣки Зеи и сталъ казаковъ спрашивать, гдѣ бы

городъ ноставить. Вышла разноголосица; один отвътили: «гдъ будетъ годно и гдѣ бы государю прибыль учинить, тутъ и городъ станемъ делать», а другіе разохотились грабить-«радыть своим зипунам и нажиткам»; съл на три носудины, а на судахъ была казна государева, пушки, порохъ, свинець, куяки казацкіе, и уплыли внизь по Амуру. Переманили непослушники-воры, а можетъ-статься и силкомъ взяли человъкъ 30 вольныхъ казаковъ; двѣ нушки кинули: одну на берегъ, другую — въ воду; часть казны тоже покидали. Всъхъ уплывшихъ было 136 чел. Два казака, не желая быть за-одно съ бъглыми, кинулись съ судна въ воду и выилыли на берегъ, къ товарищамъ. Хабаровъ остался съ какими-инбудь двумя сотнями. Полтора м'всяца пробылъ онъ на Зей рекв и сзывалъ инородцевъ; только не шли они, не давали Русскимъ людямъ въры, не глядъли и на то, что аманаты были у нихъ въ рукахъ. «Вы все насъ обманываете, говорили инородцы: вотъ и теперь вани люди уплыли и наши земли . «TRMOGT

Бъглые казаки много повредили Хабаровскому дълу. Ерооей Павловъ, не зная, какъ выйти изъ бъды, послалъ четверыхъ въ Якутскъ—донести воеводъ, что воры учинили государевой службы поруху, иновърцевъ отошали и землю
смяли. Посланцы должны были сказать, что людей у Хабарова мало и съ ипми взять землю силъ итъ: людей на землъ
живетъ много; опять же у которыхъ и бой огненный есть,
а безъ царскаго указа Хабаровъ уйти не смѣетъ.

Казаки тёмъ временемъ подвигались вверхъ по Амуру и собирали, гдё можно, ясакъ. Послёдній разъ получена въ Якутскі візсть о Хабарові отъ 5-го августа 1652 г. Онъ просиль подмоги. Если повести на Дауровъ шесть тысячъ войска, такъ можно всякую даурскую силу погромить, доносиль Хабаровъ. Не извізстно, что послі этого дізлаль онъ въ При-

амурскомъ крав и гдв провель зиму: въ бумагахъ якутскихъ ничего объ этомъ не найдено.

Вѣсть о дальныйших в подвигах устюжанина Ероеея Хабарова уже давно успѣла дойти до Москвы. Изъ нея велѣно было отправить на Амуръ 3.000 стръльцовъ и воеводу. Напередъ послали дворянина Зиновьева, наказавии раздать смёлымъ казакамъ не одну сотню золотыхъ денегъ, 50 нудовъ пороху и привести людей. Кромв того, должень онь быль узнать, велика ли вражья сила, приготовить мфсто для стрельцовъ и позаботиться объ вдв. Изъ Москвы до Якутска-годъ ходу. За это время широко прошла молва про амурскія богатства. Около Ленской вершины и ръки Илима жили Русскіе переселенцы. На далекое разстояніе другь отъ друга разбросаны были по обширнымъ пустырямъ ихъ поселенья, въ какія-нибудь двъ-три избы. У Русскихъ людей за привычку стало землицъ искать, только бы земли были хлѣбородныя. Не мудрено, что какъ только заслышали они про Амуръ, такъ п припада имъ охота переселиться на него. На Ленъ житье было илохое: и холодно, и не сытио. Иные взяли женъ съ дътьми, побросали свои избы и ушли на Амуръ. Посылали за ними людей въ погоню остановить; но посланцы зачастую пропадали и сами, шли за-одно съ бъглыми все туда же. Вышель приказъ — на Олекмъ заставу устроить и людей на Амуръ не пускать.

Дорогой дворянинъ Зиновьевъ нашелъ такихъ бѣглихъ человѣкъ со сто. Они промышляли тѣмъ же, чѣмъ въ старые годы товарищи Ермака и самъ Василій Тимовеевъ. Нашелъ Зиновьевъ Хабарова около устья Зен. Много довелось старому опытовщику вынести отъ московскаго посланца. Зиновьевъ бранился, дралъ Хабарова за бороду, говорилъ, что онъ казну утаилъ, даже велѣлъ ему ѣхать въ Москву. Говорятъ, что будто даже везъ его до нея скованиаго по рукамъ и погамъ. Не извъстно, на сколько виноватъ былъ Ха-

баровъ; но причины обвиненія могли быть разныя: Зпновьевь просто изъ зависти могъ начать цёлое дёло. О Хабаровѣ онъ слышалъ какъ о человѣкѣ не знатномъ, но богатомъ. По нѣкоторымъ извѣстіямъ, Хабаровъ жилъ въ свое удовольствіе, любилъ иышно одѣваться: кафтаны носилъ бархатиые, шапки изъ дорогихъ соболей; онъ ни въ чемъ не любилъ себѣ отказывать и былъ, что называется, полнымъ господпиомъ на Амурѣ. Поперекъ сказанное слово могло разсердить царскаго посла, а Хабаровъ, какъ извѣстно, былъ изъ горячихъ.

Казакамъ Зпновьевъ не понравился. Пороху со свинцомъ онъ имъ не привезъ (зарылъ гдѣ-то по дорогѣ), роздалъ 320 золотыхъ денегъ, и больше отъ него казаки никакой милости и ласки не видали. Велъ себя съ ними Зиновьевъ самовластно, отдавалъ строгіе приказы, а это было вольнымъ казакамъ не по вкусу. Такъ велѣлъ онъ имъ три острожка поставить и землю нахать. До этого казаки хлѣбъ у Дауровъ брали, а тутъ работай: наши, да еще строй. Обращеніе Зпновьева съ атаманомъ имъ тоже не было по сердцу.

Прівхаль Хабаровь въ Москву зимой 1655 года. Пошель судь, и стараго општовщика признали не виновнымь. Пожаловань быль Ерофей Павловь сыпомь болрскимь и сдёлань государевымь прикащикомь ) надъ поселеніями по Лень, по на Амурь его не воротили. Умерь Хабаровь, кто говорить въ Верхне-Илимскъ \*\*) а кто—въ Хабаровь, кто говорить въ Верхне-Илимскъ \*\*) а кто—въ Хабаровь, иа Лень, недалеко отъ городка Кирепскаго,—дѣло темное. Хабаровь оставиль по себь память у сибирскихь поселенцевь и много чудныхъ разсказовь о своихъ подвигахъ; но, пока не нашли его отипсей къ воеводъ, многіе изъ ученыхъ людей думали, не сказки ли ходять о какомъ-то Хабаровъ, и не върили даже, жиль ли онъ когда на свъть. Потомки его есть въ Сибири и теперь.

<sup>\*)</sup> Прикащикъ-управляющій, исполнитель воеводскихъ приказовъ.

<sup>\*\*)</sup> Теперь заштатный городъ Пркутской губерніи.

Посль отъьзда стараго опытовщика въ Москву, ясакъ передань быль Онуфрію Степанову, который сделань быль приказныма человькома великой ръки Амура-новой Даурской земли». Мало впереди хорошаго видель Степановь: дѣла на четвертой великой рѣкѣ Сибири не были приведены въ порядокъ; пновърцы должны были плохо принять новыхъ гостей. Въ верховьяхъ Амура не было ни хлеба, ни лесу; чтобы промыслить и того и другаго, Степановъ уплылъ винзъ. Доставъ хлеба на устье Шунгала, онъ поплылъ дальше и зазимоваль у Дучеровь, съ которыхъ собираль обычный ясакъ. Въ 1654 году, летомъ, онъ опять поплылъ къ Шунгалу за хлѣбомъ и 6-го іюня встрѣтилъ большое Богдойское войско, со всякимъ огненнымъ боемъ, и на коняхъ, и на стругахъ. Какъ ни палили Богдойцы въ Русскихъ, послѣдніе-таки выбили ихъ изъ лодокъ на сухопутье. На берегу непріятель засёль въ крѣнкомъ мѣстѣ, окопался. Казаки пытались взять его приступомъ, но ихъ отбили, и Степановъ, не доставъ хлѣба, побѣжалъ, спасаясь отъ Богдоевъ, вверхъ по рѣкѣ.

Начались неудачи, и пошли онь одна за другой. Полоненные иновърцы разсказывали, что Богдойскій царь отрядиль 3.000 ратныхъ людей, съ тъмъ чтобъ они три года стояли около устья Шунгала и не пускали Русскихъ. Кромъ того, главная бъда была еще та, что Богдойскій царь положиль иноземцамъ запреть—съять по берегамъ Амура хлѣбъ и отдалъ приказъ переселиться на другую ръку, южнѣе. Опуфрій Степановъ поднялся до устья Камары и зазимоваль здѣсь, въ полуразвалившемся острогь, вмѣстѣ съ подошедшимъ сотникомъ Петромъ Бекетовымъ. Осенью начали укрѣилять городокъ. Насыпанъ былъ валъ съ четырехъ сторонъ; по угламъ вала поставлены быки (батареи). Земляныя работы были тяжелы: морозъ такъ заковалъ землю, что приходилось растапвать ее кострами, потомъ рубить кирками и кавали-

сать. Ровъ быль въ сажень глубины и двѣ—шприны. Около него поле было усѣяно исспокомъ \*). Изнутри города сдѣлано было возвышеніе, отъ котораго шли раскаты на четыре
стороны. На немъ стояли пушки, хватавшія черезъ валъ, въ
поле; на случай пожара, шли желоба отъ вырытаго неподалеку колодца; по валу тянулся частоколъ, впутри котораго насыпанъ былъ крупный песокъ. Ночью стѣны освѣщались
горящими лучинами.

Не напраспо поставиль Степановъ такую справную крѣпость: 13-го марта 1655 года подступили къ ней Манджуры; ихъ было 10.000. Много навезли Манджуры огненнаго паряда. Кром'в иятнадцати пушекъ были съ ними еще л'ьстницы, багры, дрова, солома, деготь, щиты, обитые войлокомъ и кожей, да длинные-предлинные (саженъ по 20) мёшки, въ оглоблю толщиной, набитые порохомъ. Русскихъ было 500 человькъ. Поставили Манджуры два укръпленія и съ утеса рѣчнаго стрѣляли, только пичего не сдѣлали. Чтобы зажечь острогъ, пускали на стрълахъ отненные заряды, а 24-го марта пошли на приступъ на всъ четыре стъпы разомъ. На каждую приходилось, выходить, чуть не по 3.000 человъкъ. На тельгахъ повезли къ городу больше деревянные шиты и лъстици, котория на одномъ концъ били съ колесами, а на другомъ съ налками и железными гвоздями, чтобы можно было за ствну чемъ задеть. Много было всякихъ приступных мудростей. Били по острогу изъ ичшекъ и день и почь. 4-го апръля пепріятель отошель, потому что инчего не могь сделать. Миновала грозившая беда, но другая была уже за илечами: скоро оказался недостатокъ въ самомъ нужномъ-въ припасахъ, въ хлъбъ. Приамурские жители были разорены

<sup>\*)</sup> Чеснокъ—желъзныя, шестиногія колючки. Если бросить на землю, то тремя ногами опъ воцзались въ нее, а другими тремя торчали кверху. Дълали чеснокъ изъ непріятельскихъ стрълъ и прикрывали рыхлою землей и листьями.

ясакомъ и разными поборами казаковъ. Дорогой попадались один сожжениые улусы. Чтобы не умереть съ голода, надо было самимъ нахать землю. Воровскія, разбойничы шайки грабили но Амуру, что попадалось (такъ, у Сорокиныхъ было подъ началомъ человъкъ 300 головоръзовъ). Русскимъ приходилось вовсе плохо. Берега Шунгала опустили. Степановъ радъ былъ бросить Амуръ: Всть было почти нечего. Отсылая ясакъ съ полусотней казаковъ, онъ писаль, чтобъ ихъ ему не возвращали, потому что нечемъ кормить. Пришла пзъ Москвы къ Степанову милостивая грамота, по положение казаковъ не стало отъ этого лучше. Казаки, недовольные нуждой, стали не слушаться и разбътаться. Что было дълать Онуфрію Степанову? Помощи ждать не откуда. Царскіе нереговоры съ Богдойскимъ ханомъ ни къ чему не привели. Ниже устья ръки Шунгала 30 іюня 1658 г. Манджуры, на 47-мп лодкахъ, окружили Степанова. Храбрости у казаковъ убыло: один бъжали, другіе сдались, оставшіеся же 270 человъкъ погибли вмъстъ съ самимъ Степановимъ безъ въсти. въроятно, въ жаркой схваткъ. Русскіе были разбиты, что называется, на голову. Изъ казаковъ, бывшихъ у Степанова подъ началомъ, успъли какъ-то спастись съ небольшимъ 200 человъть. Соболиный ясакъ попаль въ руки Богдоямъ-Китайцамъ. Уцълъвшіе казаки разбрелись розно: нъкоторые изъ нихъ попали въ Якутскъ и Москву.

Амурскія дёла кончились несчастно, якутскіе походы не удались, и великая рёка, послё гибели Степанова, была до времени оставлена. При тогдашнихъ силахъ и тогдашнемъ порядкё, съ Китайцами тягаться намъ было мудрено, котя въ Москвъ и не теряли надежды пробраться на Амуръ съ верховья Шилки, гдё были поставлены Русскими повые городки.

### VIII.

На ръкахъ съверо-востока. — Походы Бузы, Бугра, Катаева и Стадухина. — Тимоеей Булдаковъ на Ледовитомъ моръ.

Меньше было пом'яхи казакамъ идти по с'вверной окранив Сибпри, и покореніе, пли скорѣе занятіе земель шло тамъ успѣшнѣе. На болѣе плодородномъ югѣ, гдѣ паселеніе пнородцевъ было гуще, сильные сосъди Китайцы не дали Русскимъ людимъ ходу, и племена съ лучнымъ боемъ нашли, какъ намъ извъстно, защиту у народа, который зналъ порохъ и пушки. Илеменамъ, жившимъ около Байкальскаго \*) озера и по берегамъ Амура, было-все-таки на кого надъяться въ случав нужды, и вотъ почему на югв Русскимъ пришельцамъ съ запада было труднъе укръпиться, не-смотря на то, что ратныхъ и всякихъ людей было на немъ больше, чёмъ на противуположномъ концѣ Сибири. Хабаровъ не ношелъ внизъ по Амуру, говоря, что около устья вся Даурская земля была ег скопп; изъ чего видио, что Даурцы, напримёръ, действовали при случав дружно, не врозь. Не то мы видимъ на съверномъ поморьъ: тамъ, по общирнымъ равнинамъ и лъсамъ бродило и сидпло не густое, разбросанное населенье. между которымъ много было ссоръ и всякой розни изъ-за разныхъ кормовыхъ мъстъ, женъ и многаго другаго; больше было нужды. Еще Ермакъ умъть пользоваться такими несогласіями. Сильных в соседей у илемень Сибирскаго северовостока, на подмогу которыхъ можно бы разсчитывать, не было. Ледовитое море, на чей неумолчиний шумъ сбъгались

<sup>\*)</sup> Байкаль—цёлое море сладкой воды; оно длиной 600 версть, ширины различной—отъ 30-ти до 80-ти. Въ иныхъ мѣстахъ до 800 саженъ глубины. Принимаетъ нѣсколько рѣкъ. Чистыя, прозрачныя воды его окружены красивыми горами

съ высокихъ южныхъ хребтовъ широкія, многоводныя рѣки, давало береговымъ жителямъ кормъ—и только; оно не выступало на смѣлыхъ пришельцевъ изъ своихъ границъ и металла, перетирало плохія казацкія суда, лишь когда они сами забирались въ его ледяныя владѣнія. Спастись дикарямъ отъ Русскихъ съ каждымъ годомъ становилось все труднѣе, потому что казаки пробирались берегомъ все дальше, переходили съ одной рѣки на другую. Куда было уйти дикарю? На сѣверъ—вездѣ вода безъ конца, по которой не заносило къ нему ни одного человѣка; на югъ — тамъ сильные люди съ деревянными и каменными городами, оружіемъ и всякимъ обзаведеньемъ, и чѣмъ дальше на югъ, тѣмъ народъ все сильнѣе, поселенъ гуще. Опять же кто захочетъ уйти отъ стараго промысла и обсиженныхъ изстари мѣстъ?

Казаки теснили инородцевь съ каждимъ годомъ все больше, ставя ихъ въ то невыгодное положение, въ которомъ бывають весной зайцы, когда охотникь прижметь ихъ въ самый конецъ затопленной кругомъ гривы \*). Казацкая ппщаль делала свое дело-нокоряла дикарей подъ высокую руку царя, а дикари, видя свое безсиліе, пускали въ ходъ все, что имжетъ подъ руками болже слабый человжкъ: и обманъ, и убійства, и поджоги. Въ иныхъ далекихъ краяхъ необъятной Сибири, гдф русская жизнь только-что пачинала заводиться и была особенно малолюдна, жить приходилось постоянно на-сторожѣ, на-чуку. Не платя до прихода казаковъ дани ни одному изъ болъе сильныхъ народовъ, дикари свверо-востока, заброшенные въ далекую глушь Сибири, сначала сопротивлялись, какъ и всѣ, а потомъ понемногу теряли свою волю, вымирали, уступая свои мъста болъе сильному и способному племени. Подробнъе объ этомъ я поговорю

<sup>\*)</sup> Гривой зовется высокое мѣсто на рѣчномъ островѣ, рѣдко затопляемое полою водой.

послѣ, когда рѣчь пойдетъ о томъ, что за народцы жили по лицу Сибирской земли, а теперь буду разсказывать дальше, собственио про казацкіе походы и открытія новыхъ земель на сѣверо-востокѣ. Если на югѣ казакамъ было мудрено пробраться въ иныя мѣста по случаю болѣе густаго и дружнаго населенья да сильнаго сосѣда, то на далекомъ сѣверѣ, при русскомъ малолюды, были еще страшные морозы съ пронизывающимъ вѣтромъ, ничѣмъ не защищенныя, открытыя мѣста, пужда въ самомъ необходимомъ, но случаю трудности подвоза, и частыя, какъ увидимъ, несчастія на непривѣтномъ морѣ. Это — главное; остальное будетъ видно изъ разсказа.

Путь, какъ всякій казацкій путь, начался и лежаль по рѣкамь. Изъ нихъ на сѣверо-востокѣ главными были (считая вправо отъ Лены): Япа, Индигирка, Колыма и Анадыръ. Знакомство съ этими холодными мѣстами началось почти въ одно время съ движеніемъ Русскихъ на рѣку Шплку и дальше.

Въ 1636 году быль отправленъ изъ Еписейска казачій десятникъ Елисей Буза съ приказомъ осмотрѣть рѣки, текущія въ Ледовитое море, и справить обычную казачью службу. Съ Бузой пошло всего десять человѣкъ, но послѣ зимовки въ Олекминскомъ остротѣ \*) набралось промышленныхъ людей до сорока, и полусотня Русскихъ двинулась дальше. Изъ этого видно, что путь Бузы лежалъ водой, по Ленѣ. Въ тотъ же годъ вышелъ на сѣвериыя рѣки еще другой отрядъ казаковъ, подъ началомъ Ивана Посинчка, другимъ путемъ, черезъ горы, что были между Леной и Яной рѣкой; но мы на немъ не остановимся, потому что о походѣ Посинчка изъвъстій меньше.

<sup>\*)</sup> Острогъ этотъ поставленъ енисейскими козаками за годъ до этого (въ 1635 г.), на притокъ Лены—Олекиъ.

Въ двъ недъли Буза дошелъ до западнаго устья Лены, а изъ него поилылъ моремъ и черезъ сутки былъ уже въ устью Оленька, что течеть по лавую сторону отъ Лены. По этой ръкъ Буза сталъ подниматься своею силой и вернулся послъ перваго похода съ небольшимъ ясакомъ въ иять сороковъ, который собраль съ жившихъ по темъ местамъ Тунгузовъ. Прозимовавъ въ инородческой сторонъ, Буза нашелъ болъе короткую дорогу на Лену-не водой, а сухопутьемъ, что было удобиће: переходъ былъ какихъ-нибудь сто верстъ, не больше. Черезъ два года (1638) Елисей (Елеса) Буза пустился водой, на двухъ кочахъ, провёдывать новыя земли. Отъ устья Оленька до того мъста, глъ Яна вливалась въ море, шель онь при понутномъ вътръ всего пятеро сутокъ. Отъ устья Русскіе стали тянуться вверхъ, зная напередъ, что на большой пръсной водъ должны быть люди и промыслы. Три недели шель Буза по Янт и опять вернулся съ ясакомъ, напавъ на Якутовъ, которые, надо думать, были здёсь переселенцами съ юга. Третій походъ Бузы быль въ следующемъ 1639 году. Изъ Якутска дана была ему наказная запись идти на Индигирку и искать новыхъ людей. Поплылъ Елисей Буза на четырехъ кочахъ, которые выстроныъ на знакомой Янь, и по одному изъ ея рукавовъ вышель къ селикому озеру, которое узкимъ протокомъ соединялось съ моремъ. Здісь казаки встрітили новыхь людей — Юкагировь; объ этомъ народъ шелъ до того времени одинъ слухъ. Буза ихъ объясачиль, причемъ напугаль, говорять, не мало своими лошадьми, которыхъ съверные дикари-Юкагиры инкогда не видали. Въ 1640 году было поставлено на Индигиркъ первое русское зимовье. Съ ясакомъ билъ посланъ въ Якутскъ одинъ изъ казаковъ, а самъ Буза пробылъ у Юкагировъ еще около трехъ лѣтъ и вернулся въ воеводскій городъ только въ 1642 г. (за годъ до похода Пояркова на Шплку). Онъ привезь съ собой трехъ юкагирскихъ аманатовъ и такія

въсти: «есть-де ръка именемъ Нерога и прилегла она своею вершиной близко къ Индигиркъ, съ которой ходу до нея будетъ съ педълю, коли на оленяхъ ъхать безъ вьюковъ. Къ вершинъ Яны та ръка Нерога тоже прилегла; отъ Янской вершины до нея ходу будетъ на оленяхъ цълый мъсяцъ. Пала Нерога устьемъ въ море и много въ ней рыбы, которою тамошніе люди и кормятся. Живутъ они на высокомъ ръчномъ юру, въ землянкахъ, все люди пъшіе; нътъ у нихъ ин оленей, ни лошадей, за то много серебра. Руда серебряная, доносилъ Буза, лежитъ въ горъ, не далеко отъ моря, въ утесъ, а повыше отъ устья, по ръкъ, руды той немного».

Таковъ быль прошедшій между Русскими слухъ о богатой рудѣ, когда мѣховъ стало перепадать меньше; дорогой звѣрь оттѣснялся человѣкомъ и вымпралъ, а Камчатка еще не была открыта. Добыть серебряной руды казаки приложили бы все стараніе: не даромъ писались якутскому воеводѣ Дмитрію Францбекову такія слова: «И тебѣ бы Дмитрію одноконечно государю службу и радѣніе свое показать, про ту рѣку Нерогу провѣдывать накрппко у всѣхъ иноземцевъ, есякими мърами, впрямь и заводом (обманомъ), изг ума выводя и окесточью распрашивать, есть ли такая рѣка Нерога»... «И буде (если) на ней люди небольшіе, и на милость Божью и на государево счастье пынѣ надѣясь, мочно надъ тѣми людьми промыслить, прося у Бога милости», добавлялось къ совѣту. Но никакой серебряной руды на Нерогѣ казаки не нашли.

Уже нъсколько знакомый намъ Василій Бугоръ, громившій Брацкихъ людей, тоже ходилъ съ казаками на съверовостокъ для ясачнаго сбора. Любопытна причина, которая заставила его двинуться на попски изъ Якутска. Изъ оставшейся челобитной, гдъ Бугоръ съ товарищами испрашиваетъ у государя прощенье за самовольную отлучку изъ воеводскаго города, видно, что казаки терпъли много и отъ воеводъ. Одинъ изъ нихъ сильно билъ Василья Бугра за его челобитье о государевомъ хлёбномъ жалованы, о крупахъ, толокнё и выворотть. «Терпъли мы и от прежняю воеводы, инсали казаки, терпъли напрасно и кнутъ, и огонь, и всякій позоръ, наготу и голодъ». У того воеводы, на котораго Василій Бугоръ подавалъ государю челобитную, батоги были, по описанію, въ полтора аршина длины, а толщиной въ ручной палецъ: «какъ учиетъ кого бить батоги \*), безъвины измещаючи сердце свое, и товарищи его учнутъ бить челомъ и онъ пуще бъетъ».

Убоясь неправды и бѣды отъ характернаго воеводы, часто срывавшаго гнъвъ и измещавшаю сердце свое, казаки ушли на ръки Яну, Индигирку и Колыму, изъ которыхъ послъдняя была открыта не задолго до этого Стадухинымъ. Ушли казаки, наскоро захвативъ мало одежонки и теплой обувки, отчего сильно нахолодались дорогой и одного товарища покинули на Янъ, потому что опъ ознобилъ себъ ноги. На Индигирку перешель Бугоръ нартами, и дорого обошлась бъглымъ казакайъ путина. Подъемъ стоилъ каждому по 30 рублей; а сколько еще денегъ ушло на нарты, да на собакъ, лыжи, собачій кормъ и порохъ со свинцомъ! Жаловались казаки и на своихъ товарищей, на тахъ, что очень солоно пришлись: такъ, какой-то Пашка Заварза все озоровалъ, ссорился, хвалился смертнымъ убойствомъ, стрълялъ въ казаковъ съ берега, дрался и пр. Добавляль Бугорь въ своей повинной отписи, что въ сибирскихъ городахъ нигдъ, съ тъхъ самыхъ поръ, какъ Сибирь настала, не было государю отъ казаковъ никакой измёны, ничего опрично службы и крови; «да и въ насъ, государь, писали казаки, тебъ измъны не будетъ.»

Въ концѣ сороковихъ годовъ поднялись, жившіе между Яной и Индигиркой, Юкагиры. Для ихъ усмиренія былъ посланъ казакъ Вторка Катаевъ. Уцѣлѣло описаніе, какъ защищались

<sup>\*)</sup> Т. е. батогами.

съверные дикари и какъ дъйствовали Русскіе. Всъхъ измънниковъ, по донесению Катаева, было человъкъ съ двъсти больших (взрослыхъ) мужиковъ, да еще были съ ними малольтки, которые не умьли стрылять изъ лука. Нашель Вторка Юкагировъ, поднявшись по одной рѣчкѣ (Алазеѣ), что течетъ въ море между Индигиркой и Кольмой. Жили Юкагиры въ острожкъ, который быль довольно великъ: въ обы стороны человьку добру (сильному) изг лука стрылять можно. Въ острожъ этомъ собраны были и всъ оленьи стадабогатство тахъ мастъ. Казаки пришли подъ пнородческую крѣпость и, прося у Бога милости, поставили свой острожекъ въ сорока саженяхъ отъ ихияго. Дело было зпмой. Работы кончились поздно вечеромъ и ужь на другое утро начали ставить Русскіе другой острожекъ поближе, всего въ двадцати саженяхъ отъ Юкагирскаго. Делалось это для того, чтобы, прикрываясь щитами, можно было подойти ближе къ непріятелю.

Увидавъ приготовленія казаковъ, Юкагиры начали стрѣлять изъ пищалей и луковъ. Какъ видно, до нихъ дошелъ огненный бой казачьихъ ружей, не-смотря на отданный до этого приказъ не показывать инородцамъ огнестрѣльнаго снаряда и какъ изъ него стрѣляютъ—не толковать.

Казаки, поставивъ ближній острожекъ, стали бить въ Юкагировъ сверху и переранили много оленей. Это такъ напугало дикарей, что они скоро бросили стрёлять, видя, что имъ нельзя тягаться съ Русскими, которые изъ своихъ инщалей клали ихъ наповалъ, въ то время какъ ихъ стрёлы наносили не тяжелыя раны, а то не вредили и вовсе. Юкагиры рѣшили отсиживаться. Въ построенномъ наскоро острожкѣ Вторка Катаевъ провелъ съ казаками ночь, а утромъ другаго дня приказалъ дѣлать 6 большихъ щитовъ. Выкатили ихъ казаки передъ острожкомъ и поставили вилоть къ непріятельской загороди, такъ что Юкагиры, увидавъ падъ собой такую пеозгоду, что нельзя отъ Русскихъ отсидѣться, начали изъ острожка кричатъ: «ис убивайте насъ: мы станемъ вамъ ясакъ илатить, дадимъ аманатовъ; только соболей у насъ теперъ иѣтъ, потому что васъ, казаковъ, боялись и на охоту пе выходили!»

Юкагиры вставали не въ первый разъ: въ 1645 году ихъ подняль князекъ (Пелева) съ товарищами; онъ убилъ Русскихъ служилыхъ людей, выхватилъ аманатовъ, но былъ усмиренъ Горѣловымъ и тѣмъ же Вторкой. Такъ укрѣплялись Русскіе по берегамъ Яны и Индигирки. Рѣка Колыма (Ковыма), лежащая подальше на востокъ, была открыта въ 1645 году. Вотъ что сообщалъ увидавшій ее въ первый разъ Михалко Стадухинъ, послѣ двухлѣтняго на пей пребыванія:

«Колыма рѣка велика, съ Лену будетъ 1), идетъ въ море, подъ тотъ же вѣтръ, подъ востокъ и подъ сѣверъ; живутъ по ней иноземцы Колымскіе мужики, свой родъ (племя), оленье и пъшіе сидние мнойе люди, и говорятъ на своемъ языкѣ. Если по Колымѣ плыть въ море, то на лѣвой рукѣ будетъ островъ; лежитъ онъ весь на виду, такъ что пади 2), горы снѣжныя и ручьи знатны всъ 3). Островъ этотъ длинёнъ, и зимой Чукотскій народъ (Чюкчи) переѣзжаетъ на него оленями въ одинъ день, и быютъ на томъ островѣ морскаго звѣря моржа, отъ котораго привозятъ головы со всѣми зубами». Головамъ этимъ, сообщалъ Стадухинъ, они посвоему молятся; самъ онъ у Чюкчей моржоваго зуба не видалъ, а были люди, которые видѣли, что концы у чукотскихъ санокъ изъ него подѣланы. Узналъ еще воевода, что соболя у Чюкчей иътъ, потому что мѣста студеныя, открытыя

<sup>1)</sup> На самомъ дёлё Колыма течетъвсего 1.500 верстъ, а Лена больше четырехъ тысячъ.

<sup>2)</sup> Падь-глубокая долина, оврагъ.

т. е. видны всѣ.

тундры, безъ сучечка; за то по Колымѣ въ изобиліи водится хорошій черный соболь.

Стадухинымъ были поставлены на этой ръкъ первое зимовье и острожекъ. Про островъ, что противъ Колымскаго устья, велъно развъдывать: нътъ ли звъря на немъ какого; велъно собирать моржовые клыки, что у звъря спереди торчатъ, и не брать, если клыкъ меньше фунта вывъситъ. Черезъ это открылся новый промыселъ. Михалко Стадухинъ допосилъ еще, что по морскимъ и ръчнымъ берегамъ собиралъ онъ кость рыбій зубъ \*) вмъстъ съ своими товарищами, и такъ много лежало ея на берегу, что можно бы этою костью нъсколько судовъ нагрузить. Рыбій зубъ былъ не дешевъ: 5 пудовъ 33 фунта стоили на тогдашнія деньги 226 рублей. Звалась еще эта кость заморной костью.

Путь съ Лены къ сѣверо-восточнымъ рѣкамъ былъ не долгій, за то трудный, и можетъ съ той поры, какъ казаки ознакомились съ сѣвернымъ моремъ, чаще стала повторяться пословица: «Кто на морть не бывалъ, тотъ горя не видывалъ». Есть подробное описаніе путешествія и приключеній одного казака, который вытерпѣлъ страшную нужу на Ледовитомъ морѣ. Относится оно къ пачалу второй половины семнадцатаго вѣка, и рѣчь о бѣдахъ ведется въ немъ просто, какъ о дѣлѣ обыкновенномъ. Случись теперь съ кѣмъ-нибудь изъ мореплавателей такое несчастіе, сколько было бы разговоровъ и описаній, нохвалъ смѣлости и терпѣнію, а тогда было меньше средствъ и больше перевѣдокъ съ непривѣтною сѣверной природой, и такія приключенія, какъ слѣдующее, считались заурядными.

<sup>\*)</sup> Такъ назывались тогда, по незнанію, кости очень крупныхъ звърей, изъ нороды слоновъ,—звърей, которые жили въ этихъ мъстахъ многія тысячи лѣтъ назадъ и давно уже вымерли. Зовутъ ихъ мамонтами. Рыбій зубъ, выходитъ, все одно, что слоновая кость, только долго лежавшая въ землъ.

Въ 1649 году посланъ былъ Тимовей Булдаковъ, служилый человъкъ Якутскаго острога, на ръку Колыму; съ нимъ было нёсколько человёкъ казаковъ. Въ одно лёто доёхать до Ленскаго устья ему не удалось: вътеръ стоялъ все противный вилоть до самыхъ морозовъ. Зимнее время заставило Булдакова остановиться въ Жиганскъ \*), который лежаль отъ Якутска на многія сотни версть. Прошла суровая свверная зима съ сорока-градусными морозами, и опять поплыль Тимоней Булдаковъ съ казаками внизъ по Ленъ. Ръка эта была не быстрая; по сторонамъ тянулись ровные, болотистые берега, и только 2-го іюня доплыли казаки до устья. Сильный вътеръ, дувшій съ моря (моряна), не пускаль ихъ дальше: выстояли по милости прижимных вытрова цёлый мёсяць. Какъ только задули попутные, пособные вытры, такъ Буллаковъ съ товаришами побъжалъ въ открытое море и добъжаль до Омолоевой губы \*\*). Въ ней ожидала казаковъ нерван бъда: вездъ былъ ледъ и носило ихъ на немъ восемь дней моремъ; причемъ сильно поломало кочъ, прибивъ его подъ конецъ къ берегу неизвъстнаго острова. На морозъ, при сильномъ леденящемъ вътръ просъкались казаки съ великою иужей цёлыхъ два дня. Островъ лежалъ не далеко отъ устья Лены и простоять пришлось около него съ недвлю: льды все не пускали. Приведемъ для образчика Тимовеева описанія н'всколько строкь: «А въ ті поры тянули, инсаль онъ, отдерные и прижимные вътры и тотъ ледъ, показалось, отнесло отъ земли прочь, и мы, Тимошка съ служилыми людьми, у Бога милости учали прошать, побъжали за Омолоеву губу и въ той губъ набъжали: ледъ ходить большой и въ

<sup>\*).</sup> Теперь Жиганскъ—крошечный городокъ на лёвомъ берегу Лены, Якутской области. Жителей въ немъ всего 20 человёкъ; самъ городъ безувъдный.

<sup>\*\*)</sup> Рычка Омолой впадаеть вы Борхойскую губу Ледовитаго моря, между Леной и Япой, къ югу отъ Янскаго залива.

томъ льду носило 4 дин, и мы съ великою нужей изъ того льду выбивались и просъкались назадъ день, потому что ледъ виредь не пропустиль и отъ того льду бѣжали къ усть (устью) Ленѣ рѣкѣ...» и т. д. Въ немъ стояли кочи служилыхъ, торговыхъ и промышленныхъ людей, которые были посланы изъ Ленскаго острога (Якутска) въ прошломъ еще году. Кочей было восемь штукъ; они ждали попутнаго вѣтра, и когда задулъ отдерный (отъ земли), Тимовеевъ кочъ пошелъ вмѣстѣ съ ними на море, онять на Омолоеву губу.

ПІЛИ МЕЖДУ БОЛЬШИМИ ЛЬДАМИ СТ ВЕЛИКОЮ ПУЖЕЙ, НА СПЛУ ПРОДИРАЛИСЬ; А КОГДА ПЕРЕЎЖАЛИ ГУБУ, ПРОТОКЬ БИВШІЙ МЕЖДУ ЛЬДОМЬ И ЗЕМЛЕЙ ЗАМЕРЗЬ: НАДО БЫЛО ОНЯТЬ ПРОСЁКАТЬСЯ. ОБЩИМИ СИЛАМИ УДАЛОСЬ ПРОБИТЬСЯ КЪ ЗЕМЛЁ, И ШЛИ КАЗАКИ ВОЗЛЁ БЕРЕГА ПО ЗАЛЕДЬЮ ЦЁЛЫЕ СУТКИ СВОЕЮ СИЛОЙ. ПОДВИГАЛСЬ ПРОТОКОМЪ, ВСТРЁТИЛИ ОНИ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ, ЧТО ШЛИ СЪ РЁКЪ КОЛЫМЫ И ИНДИГИРКИ И ВЕЗЛИ СОБОЛИНУЮ КАЗИУ. БЫЛО У НИХЪ ЧЕТЫРЕ КОЧА. ДО ЯНСКАГО УСТЬЯ БЁЖАЛИ КАЗАКИ СУТКИ, МЕЖДУ ЛЬДАМИ, СЪ ВЕЛИКОЮ ПУЖЕЙ, И КОГДА ПРОБЁЖАЛИ ЯНСКОЕ УСТЬЕ, ВЁТЕРЪ ПЕРЕМЁНИЛСЯ, СТАЛЪ ПРИЖИМАТЬ КОЧИ КЪ ЗЕМЛЁ, ВОВСЕ ЛЬДОМЪ ЗАДАВИЛЬ, ПРИТИСИУЛЬ КЪ БЕРЕГУ. ДОЛГО ПРИШЛОСЬ, ВЪ КОТОРЫЙ УЖЕ РАЗЪ, ПРОБИВАТЬСЯ ТИМОВЕЮ БУЛДАКОВУ СЪ МОВАРИЩИ СКВОЗЬ ЛЕДЪ; ИДТИ ОКОЛО САМАГО БЕРЕГА ДО СВЯТАГО НОСА \*), КЪ КОТОРОМУ СТАЛИ ВЫБИРАТЬСЯ ВЪ КОНЦЁ АВГУСТА МЁСЯЦА.

Отъ Святаго носа бъжали сутки до Хромой губы, которая была покрыта льдами; увидали смълые плаватели, что и ег мори далече люды стоят большие... Начались почемержи, т. е. вода, бывшая между обоими льдами, мерзла, покрывалась тонкою ледяной корой. Поднявъ наруса на своихъ ко-

<sup>\*)</sup> Выступающій въ Ледовитое море узкій лоскуть земли между рѣ-ками Япой и Пидигиркой. Вообще носомъ звался небольшой острый мысъ.

чахъ, казаки проръзались сквозь нее, и много кое-чего тъмъ топкимъ льдомъ иотерло и попортило у ихъ посудинъ. Противъ устья ръки Хромой \*) море спова очистилось... Настала темиал ночь, и на другое утро его затяпуло льдомъ. Это не мало удивпло казаковъ, потому что до этого въ тъхъ мъстахъ ночемержей не было.

Делать было нечего: кочи, числомъ иять, стали на протокъ вмъстъ; глубина води была сажень и рукой подать берегъ. Три дня простояли, не трогаясь съ мъста, казацкія суда. Ледъ тьмъ временемъ усиълъ сдълаться толщиною въ ладонь. «И хотъли, писалъ Булдаковъ, волочиться на землю, на нартахъ, и въ Семеновъ день, волею Божією, потянули вътры отдерные отъ земли, и насъ со льдомъ вмъстъ отнесло въ море, и къ земли (землъ) прихватиться не можно, и несло насъ со льдомъ въ море пятеры сутки, и ледъ на моръ остановился, и море стало, и замерзло одною почью».

Дия черезъ два ледъ сталъ поднимать человѣка, и казаки пустились провѣдывать, въ которой сторонѣ земля; пачали, не боясь смерти, ходить по человѣку, и но два, и по три. Послѣ розысковъ найденъ былъ кочъ служилаго человѣка Андрея Горѣлова. Булдаковъ не могъ проѣхать до него на своемъ кочѣ и нотому пришлось идти съ торговыми и промышленными людьии по льду. Всѣхъ пѣшеходовъ было, считал съ нимъ, десять человѣкъ. Спрашивали казаки, въ которой сторонѣ земли, и Андрей Горѣловъ сказалъ на это, что домьчается оиз земли подъ лѣтомъ (на югъ). Булдаковъ послалъ двухъ человѣкъ провѣдать, и тѣ ходили цѣлый день съ утра до поздняго вѐчера подъ льто, а земли не нашли.

У Андрея Горёлова оставлены были два человёка съ тёмъ, чтобы сыскивали землю, Булдаковъ же самъ воротился на государевъ кочъ и сталъ дёлать нарты, чтобы свозить казну

<sup>\*)</sup> Хромая—довольно значительная ръка между Япой и Индигиркой.

на берегъ. Въ небольшомъ караванѣ изъ пяти кочей много было всякихъ людей, и Тимовей распрашивалъ у бывальцевъ и у вождей, куда ему волочить государеву казну: на берегъ или къ кочу Андрея Горѣлова. Казны было много: ружья, порохъ, хлѣбъ и деньги на жалованье казакамъ. Люди, бывалые на морѣ, сказали, что лучше волочить къ Горѣловскому кочу, чѣмъ на землю, потому что тотъ кочъ къ берегу ближе, стоитъ подъ лѣто и ходу до него всего какой-нибудь день, а до земли отсюда Богъ вѣсть. Въ случаѣ если ледъ разломаетъ, говорили бывальцы, ни казаки, ни казна не пропадутъ. Кромѣ двухъ провѣдчиковъ, что были оставлены съ Горѣловымъ, послали со всѣхъ кочей еще трехъ человѣкъ искать землю.

Послѣ ихъ ухода, на утро слѣдующаго дня, казаки уложили казну на легкія санки вмѣстѣ со своимъ борошномъ, и только било расположились поѣсть на дорогу, какъ съ моря, на грѣхъ, прибыла вода и стала ломать ледъ, который былъ уже въ полъ-аршина толщиной... Понесло казака Булдакова съ товарищами со льдомъ скорѣе чѣмъ на нарусахъ; кочи переломало и носило по морю пять сутокъ. Вѣтры послѣ этого стихли, начались опять поиемержи, стало опять затягивать воду льдомъ. «Какъ только, писалъ Тимооей Булдаковъ, тонкій ледъ сталъ подымать человѣка, мы съ товарищами, не хотя напрасною смертью помереть, безъ дровъ и безъ харчей — съ соленой морской воды перецынжали, а въ морѣ ледъ ходитъ по водамъ безъ вѣтру и затираетъ заторы большіе; выносили мы запасы хлѣбные изъ кочей на лелъ».

Призваль Булдаковъ торговыхъ и промышленныхъ людей съ четырехъ кочей и говориль имъ, чтобъ они сволокли государеву казну на землю. Тѣ отказались: мы де и сами перепропали въ конецъ и земли не видаемъ, въ которой сторонъ выпадемъ и на которое мъсто, и будемъ ли живы или

имт». Просили после торговые и промышленные люди сроку. Въ тотъ же день пришли они на кочъ, прося дать имъ государевой казны только по фунту на человъка. Больше, говорпли они, иссти намъ не подъ силу: не знаемъ сами, что впереци, будемъ ли живы. Передъ этимъ служилые люди, которые были съ Булдановымъ, взяли каждый по три фунта на брата. Говорилъ Тимоеей служилымъ людямъ, что государевой казны (пороху, свинцу и меди) осталось еще на коче довольно и наказалъ не покидать ее. Отвъчали ему на это служилые .ноди: «Идемъ де мы другой годъ и государево жалоованье и хариг дорогой стыли, безг дровт и хариа вт морт перецыижали, а прежое такого инъва Божіл не бывало и не слыгали ни отг кого изг бывалыхг на морт людей; вг такемъ заност и больше трехъ фунтовъ государевой казны волочь намь не въ мочь, потому ито нарть и собакъ нать; далеко ли, близко ли земля-не знаемъ».

Самъ Вулдаковъ взять казны волочить полнуда, а кочт государевъ оставиль въ морѣ. Она биль номять и поломань; корь и наруса, вся судовая снасть, лодки и хлѣбиме занаси, свинецъ, порохъ и товары остались на немъ. Когда казаки пошли къ землѣ, по морю заходили льди и стали ломать остальные кочи, разнося на себѣ казаціе занаси. «И чы, инсалъ Вулдаковъ, на нартахъ и веревкахъ другъ друга перетаскивали и идучи по льду кормъ и одежу дорогой почетали, а лодокъ не взяли отъ кочей, потому что идучи моремъ оцынкали, волочь не въ мочь, на волю Божію пустились, а отъ кочей шли по льду до земли девять дней и вышедъ на землю, подѣлали нартишка и лыжишка и шли до устья Индигирки, къ ясачному зимовью, къ Уяндинѣ рѣкѣ съ великою нужей, холодны и голодиы, наги и босы».

Дальше изъ донесенія Тимоося Булдакова видно, какъ умѣли торговые люди пользоваться казацкою пуждой. Сказаль Тимоосю какой-то промышленный человькъ Хухарка,

что торговець Стенька Ворыпаевъ, у котораго хлѣбныхъ запасовъ было пудовъ пятьсотъ, муку до нихъ, казаковъ, перепряталъ и у ппоземцевъ кормъ выкупилъ п соболей прежде государева ясака. Услыхалъ Ворыпаевъ видно отъ кого-пибудь, что казаки голодны. Служилые люди Булдакова просили Стеньку, чтобъ опъ продалъ имъ муки въ долгъ, по пять рублей за пудъ, п кабалы \*) на себя давали. Ворыпаевъ не согласился. Давали служилые люди деньги, илатье съ себя скидали, весь свой заводишко, говорили, что согласны на какую хочетъ цѣну за пудъ, опъ все не давалъ, «хотѣлъ пасъ поморить голодною смертью», писалъ Булдавовъ.

Муки больше ии у кого не было; рыбнаго корму—тоже. Тимовей, видя близкую бёду, послаль къ Стеньке иятидесятника, чтобы тоть на самомъ дёлё не вздумаль поморить съ голоду госудеревыхъ людей; согласень былъ Булдаковъ дать за пудъ муки десять рублей. Хоть «Стенька продаль служилымъ ияти человекамъ, что со мною, Тимошкой, посланы были, по 1½ пуда на человека муки, а взялъ за пудъ 5 рублей, а мнё, Тимошке, не даль ни полупуда; и мы, Тимошка, съ служилыми людьми жили на Индигирской рёке до великаго поста и ёли лиственничную \*\*) кору и у промышленныхъ людей, у кого выпрошаешь юколишка и рыбенки небольшое мёсто, и тёмъ, живучи, питались».

у всёхъ казаковъ была цынга и отняла послёдиія силы. Великимъ постомъ послалъ Тимовей Булдаковъ съ торговы-

<sup>,</sup> Когда человёкь, не имёл чёмь заплатить другому человёку, дёлался изъ вольнаго подневольнымь, это называлось давать кабалы, закабалить себя. Службой давшему въ долгъ платились проценты. Была кабала срочная и вёчная.

<sup>\*\*.</sup> Дерево это похоже на ель: на немъ таків же темпозеленыя иголки; но разница въ томъ, что иголки эти (хвов) на зиму оподаютъ. Кедръ и листвениица очень часто встръчаются въ Сибири.

ми и промышленными людьми двухъ человѣкъ искать государевъ кочъ, казну и запасы, и велѣлъ, если сыщутъ, тащить ихъ на землю общими силами, а когда пойдутъ торговые и промышленные люди на рѣку Кольму, то—идти съ пими, раздоживъ казну по кочамъ. Самъ Булдаковъ пошелъ на Кольму черезъ горы, нартами, и шелъ до рѣки Алазейки \*) иѣлый мѣсяцъ, интаясь въ дорогѣ корой, отъ чего чуть съ казаками вмѣстѣ съ голоду не померъ.

Съ Алазейки до Колымы шель онъ еще недёлю и, придя въ ясачное зимовье, приняль его у боярскаго сына Василья Власьева, вмъстъ съ аманатами и государевой казной, и выдаль служилымъ людямъ государево жалованье за прошлий (1650) годъ и виередъ за 1651.

Не одного Булдакова пепривѣтно встрѣчало Ледовитое море; о морской обдѣ осталось еще нѣсколько допесеній: такъ, десятникъ Тарховъ, около того же времени (въ пачалѣ пятидесятыхъ годовъ шестиадцатаго вѣка) допосилъ, что его море тоже не пропустило, потому что былъ ранній заморозъ и сквозь льды нельзя было пройти. Тархова послали изъ Якутска въ Индигирскій острожекъ; суда его всѣ пропали на морѣ, а служилые люди перехворали цынгой и поволоклися подлѣ моря пскать Индигирскаго устья, при чемъ чуть всѣ не померли съ голоду.

Гораздо позже, въ 1668 году, Семенъ Сорокоумовъ съ товарищами писалъ якутскому воеводѣ о своемъ плаванін по Ледовитому морю, отъ Колымы до Индигирки, какъ ихъ затерло въ большіе льды и стоять пришлось въ заторѣ шесть педаль, потомъ бросили и кочъ, добрались съ казной до лѣсовъ, гдѣ и поставили для нея амбаръ.

<sup>\*)</sup> Алазея, рѣка сѣв.-вост. Сибири, течетъ 560 верстъ, по болотистой мѣстности, глубока и богата рыбой. Впадаетъ въ Ледовитое море пятью устьями.

Долго еще горькій опыть не научиль Русскихъ строить суда получше и не пускаться на-авось въ море; все время, нока они подвигались на сіверо-востокъ, лединая горы и волны не переставали при случай затирать и разметывать ихъ илохія суда, топить люден и принасы.

## IX.

За Становымъ хребтомъ. — Семенъ Демневъ и Михайло Стадухинъ. — На берегу Охстскаго моря.

На востокъ отъ рвки Колимы, далеке из свверу, шелъ длишный хребетъ Становыхъ или Яблоновыхъ горъ. Намъ извъстно, что юживе казаки переходили черезъ него не разъ; но чёмъ дальне на свверъ, тъмъ все суровъе ногода, тъмъ обнажениве каменцыя горы... Кому охога идти въ такія мертым места, где, кака говоричия, «звёрь не прорыскиваль и птица не пролетивала?» Ходили слухи (говорили погромленные дикари), что не такъ далеке, за Камиемъ, есть ръка Анадыръ, что нодония она близко къ вершинъ Ануя, а ръка Ануй текла съ того же Камия и сливалась въ Колымское широкое устье. Пашлись охотники искать новую захребетичю ріку. гді люди жили и не знали про казаковъ ц ясакъ. Охочихъ людей повелъ Семенъ Мотора, по соперинкомъ ему явился уже знакомын намъ Михалко Стадухинъ: онъ сталъ тоже собираться на рёку Анадыръ. Ни Семену Моторъ, ин Михалкъ Стадухину не удалось однако открыть ее, увидать въ нервый разъ: въ 1648-му году открыль рику Анадиръ казакъ Семенъ Дежневъ. Не задолго до этого ему съ Пикитой Семеновымъ и товарищами удалось взять въ аманаты какого-то Чукча, Ангара, который и разсказаль про захребетную ръку. Дежневъ поставилъ на Анадыръ острожекъ,

и это маленькое казачье поселенье стало до поры до времени самымъ празинить изъ русскихъ владбий на востокъ: до Москвы было тысячъ десять верстъ, либо больше. Иопалъ Семенъ Дежневъ на Анадыръ случаемъ: 20-го йона 1648 года разнесло его на морф съ купцомъ Оедоткой безъ въсти; долго посило но морю смѣльчака, выплывшаго изъ устъл Колымы за полсками новыхъ землицъ, посило послъ Иокрова, но словамъ Дежнева, есюбу неволей и выбросило на берегъ въ передий конецъ, за Анадыръ рѣку.

Вейхъ назаковъ въ кочф было 25 человъпъ. Пошли они въ гору, не зная дороги, натерийлись холоду и голоду и оборвались всв. Ивль Семенъ (Семенка) Демневъ съ товарищами до Анадира ровно десять недиль, и попали на рѣку схоло устья, недалеко отъ моря \*); хогъли рибы достать, да не могли; лфсу тоже не было, а потому и разбрелись вазаки съ голоду врозь. Вверхъ по Анадыру повыю дивиадцать человичь: ходили они двадцать дёнт, инкого не видали дорогою, даже троих инкакиха не нашли. Вернулись казали, по, не допда за три длища до стана, обночевались и стали конать въ сифт ямы. Промышлениці человыть Ооппа Пермянь сталь вув уговаривать, чтобы не почевали туть, потолу что до стана не такъ далеко. Соблазиясь совътоль Оомки, пошель съ нимъ одинъ промышленими человъть, Сидорка, а остальные остались въ пустыяв, потому что были слабы и не могли са голоду шагу сдблать. Оомив они напазали попросить у Деллина поетеленко спалкное и парка \*- , гудые, да фды накой-кобудь, чтобы можно было иму добрести до стана. Оомка съ Сидорков дошли до Дежнева и сказаля ому о пропадающих закаваму.

<sup>\*)</sup> Передъ этимъ ходили слухи о рѣкѣ Погычѣ, и Анадыръ принатъ былъ Дежневымъ за эту рѣку. Стадухинъ позже тоже немакъ Погычи, но безъ успѣха.

<sup>\*\*,</sup> Си Тарское илатье иль оленьихъ шкуръ, шерстью паруху.

Дежневъ, какъ самъ говоритъ, отослалъ имъ свое послѣднее постеленко и одъялишко; но когда посланные пришли, казаковъ уже не было: можетъ-статься ихъ усиѣли за это время похоронить снѣжныя вьюги холодной Сибири. Двинувшись въ путь съ остальною дюжиной, Семенъ Дежневъ повстрѣчался на Анадырѣ съ Семеномъ Моторой, который дошелъ до захребетной рыки сухимъ путемъ. Дежневъ и Мотора пошли вмѣстѣ. Стадухинъ шелъ позади, слѣдомъ, и грабилъ тѣхъ дикарей, которые уже дали ясакъ Дежневу. Изъ-за этого выходили у послѣдияго со Стадухинымъ ссоры и ругань.

Разъ, на глазахъ дикарей, сидѣвшихъ въ своемъ острожкѣ, Семенъ Дежневъ говорилъ Михайлѣ Стадухину, что онъ дѣлаетъ не горазоо (т. е. пеладно), безъ разбору грабитъ и побиваетъ иновѣрцевъ. Стадухинъ отвѣчалъ, что иновѣрцы, которыхъ онъ громилъ, люди не ясачные, не нокориме; а если, говорилъ Стадухинъ, они ясачиме, такъ иди и возьми съ пихъ ясакъ.

Дикари все сидѣли въ острожкѣ, не выходили къ казакамъ: Дежневъ сталъ ихъ звать; говорилъ, чтобы не боялись и давали ему мѣха. Когда одинъ изъ дикарей согласился и иачалъ передавать Дежневу соболнини шкурки, Михалко Стадухинъ, которому стало завидно, бросился на Дежнева вырвалъ у него ясакъ и сталъ бить по щекамъ. Не было нокоя отъ жаднаго Стадухина: быть Дежневу виѣстѣ съ такимъ человѣкомъ стало не въ терпёжъ, и, укрываясь отъ его изгони, онъ ушелъ съ товарищами искать рѣку Илижину \*). Три недѣли искалъ ее, такъ и не нашелъ. На Анадырѣ дюжина удальцовъ встрѣтила Анаульскихъ людей, и завязался бой. У Анаулей понасажены были на палкахъ топоры и ножи; рачили они одного казака въ лобъ, другаго въ переносицу,

<sup>\*)</sup> Небольшая ръка, текущая къ югу, въ Пенжинскую губу Охотскаго моря, между Стаповымъ хребтомъ и Камчатскими горами.

кого изранили на съемномъ бою кольями... Все-таки подъ

Михайло Стадухинъ тъмъ временемъ не оставляль его въноков: это быль просте разбойникъ, который прямо грабилъ, перепималъ людей на дорогъ и захватывалъ, что попадалось: кормъ, оружіе, платье и собакъ съ нартами. Товарищи Дежнева и такъ были голодиы; получше кормили только аманата, потому что боялись гивва государева, въ случав если помретъ, сами же питались ворой кедровой, да чвмъ Вогъ пошлетъ; а тутъ еще нагрянулъ Стадухинъ и обобралъ Дежневцевъ до-чиста, пограбя у нихъ всв занасы, съ которыми они шли на подмогу казакамъ въ ясачное зимовье.

Какъ видно, Дежневъ нъсколько разъ бывалъ на моръ, н въ тѣ шесть лѣтъ, которыя онъ пробылъ на Анадырѣ, заппиаясь промысломъ, часто бывалъ и по ту, и по другую сторону Камия. Въ эти шесть лѣтъ Семену Дежневу удалось перебывать въ разныхъ далекихъ мъстахъ. Такъ, разсказывалъ онъ послъ, что доходилъ до Большаго Иоса \*), а Стадухинъ, который тоже говориль про него и похвалялся этимъ, не доходилъ. Въ подтверждение своихъ словъ Семенъ Дежневъ прибавлялъ, что вышелъ Большой Носъ далеко въ море п противъ него есть острова, а на нихъ зубатые люди, которыхъ онъ самъ видълъ. Прозваны они такъ за то, что продъвають въ нось два пемалых костяных зуба \*\*). А по дороги къ Носу, говорилъ Дежневъ, живутъ Чукчи и Коряки. Последнихъ онъ даже промиль съ дюжнной своихъ товарищей. Сидъли Коряки въ крѣнкомъ острожкѣ изъ четырпадцати юртъ, а въ каждой юртв семей десять. Былъ бой.

<sup>\*</sup> Пынжиній северо-восточный мысь, вытяпувшійся къ соседнему Американскому материку. Дежнева забросило въ 1648 году именно въ

<sup>\*)</sup> Это своего рода украшенье у дикарей, какъ у насъ серьги, кольца, бусы и пр.

Казаки или на лучниковъ не болев; некусство было на ихъ сторонъ. «Гашку, плеалъ Дежневъ, рапили изъ лука, а Пашка убилъ мужика изъ плицали въ високъ».

Изъ отрывочныхъ донессній Семена Дежнева, при чемъ навърное не извъстно даже, съ какое время гдѣ онъ былъ, видно, что широкій продивъ, отдѣляющій Сибирь отъ недавней Русской Америки, былъ открытъ имъ. Лѣтъ восемьдесяті спустя ученый путешественникъ Берингъ, родомъ Датчанинъ, искалъ на далекомъ сѣверѣ продива между Азіатскимъ в Американскимъ материками. Понски удались: онъ нашелъ, его, и продивъ окрестили его именемъ.

Разинца между сказанными двуми открытіями та, что Дежневъ даже и не думаль, что открыль что-инбудь важное, потому что и не зналь, есть ли какая-инбудь Америка, или ибтъ; Берингъ же на самомъ дълв открылъ, а не иамкидлея, потому что искалъ, нользуясь при этомъ разными знанівми Дежневъ завелъ ръчь о своихъ мытарствахъ около Большаго Иоса, потому что (тадухинъ ужь очень хвасталъ, выдаваль себя за бывальца.

Что за ръка бы на Анадыръ, по сосъдству съ которой быль ужь не конецъ ли полно обширной Сибирской земли? По описанию того времени, она была не лъсна и соболей по неи немного; съ вершины—небольшой листвикъ, дипщен на шесть, либо на семь, и инкакого черпаго лъсу, кромъ березы да оснии. Есть еще кое-гдъ тальникъ, а лису отг березова не широко,—все тупдра да камень. Много бъдъ и лишении избыли служилые и промышленине люди на этой далекой ръкъ. При педостаткъ принасовъ занить даже было не у кого, потому что пругомъ не было ни одного заводнаго человъка. Хлъба не было вовсе и ждать нечего; приходилось неребиваться рыбныть кормомъ, опуская въ ръку пущальницы съ крутыхъ каменистыхъ береговъ. Подияться,—жаловались служилые и промышленине люди,—съ государевой казней не-

чёнть, нотому что «поломы, кормоль пумены, воймы замерпую рабу кету» \*. Изъ Акутска носланъ быль на открытую Семеномъ Дежневымъ Анадыръ рѣку стрёлецкій сотникъ.
Нозже Стадухниъ доносиль о той же рѣкъ, что онт ходиль на
море съ Юшкой Селиверстовымъ, что быль у Корицамъ доден, обходился безъ хлѣба и чуть съ товарищами не померъ. Съ великою пужей достали казаки лъсу для судовъ,
съ босмъ е за кровью. Какъ ношли съ Анадыра моремъ, видъли довольно пумей а блюности; отъ иноземцевъ много
приняли ранъ и смертнаго убонства, а отъ моря приняли
много потолу.

Всв в клана, заходивше на сввер - востокъ Сибири, собирали на берегу поржовую кость. Такъ, Дежиевъ промышлялъ четыре раза и видътъ въ Анадарскомъ устът много моржей, на цвлую верегу, да из гору сежент на сорокъ. Промышляли и Васийи Бугоръ и Юнка Селимерстовъ, каждын на своей корто \*\*). Юнка, отписыван о моржевомъ промыслъ, говоритъ, что упромышляла на кортъ пятъдесятъ пудовъ моржоваго зуба. Делиевъ, по словать юзин, не пускалъ его ка свою порту собирать залорима кости. Но отзыву Селиверстона, ръза задопръ-гузения ръка и рыбы кеты на цей мього. Идетъ эта рыба изъ моря вверуъ и назадъ не ворочестся; тъломъ худа, не жирна, а на каждато человъка, чтобы ловить се, надо пущамания десять.

Почта во веядомъ допесеній казади на что-инбудь жаловались: либо на недостачу, либо на безпорядокъ; жаловален подъ колецъ за Юнад. Селиверстовъ на какого-то Данилу Филипнове, «Охочін служильни человькъ, Данило Филипновъ, инсаль онъ, пришель въ прикать и сталъ меня, Юнку, бра-

<sup>7.</sup> Кета или койку - рыба эть семейства лесосей семену, въ родв пеструшки оборелы. Ет много вы Охотексть моры.

Корта или карти-бороговат калениства розсыва, отмель.

нить и за бороду драть, и половину бороды выдраль, и къ дверямъ меня за бороду сволокъ...» и т. д. Такія жалобы были тогда заурядь.

Спустимся теперь на югь отъ Анадыра, вдоль той захребетпой стороны, которая тянется узкою полосой по берегу Охотскаго моря, гдй сбигаеть въ него много быстрыхъ небольшихъ потоковъ. Здёсь Русскіе долго не могли укрѣниться. Въ пачалъ второй половины шестисотыхъ годовъ Иванъ Аванасьевъ съ товарпщами бралъ Охоту ) за большимъ боемь: Тунгузовъ было больше тысячи человъкъ, а казаковъ всего интьдесять четыре! Тунгузы да Якуты, жившіе но сосъдству съ ними, то и дъло вставали на Русскихъ, чаще все изъ-за того, что сибирская управа и порядки были дурны, а Москва, изъ которой шли указы о людскомъ обращенін съ вноземцами, была за тридевять земель \*\*). Да будь она и ближе, трудно было бы все-таки что-нибудь подёлать тамъ, гдё на первомъ месть била корысть и нажива, покорявшія самыя глухія м'вста далекаго востока. Не даромъ же, какъ мы видъли, наказывалось какому-инбуць десятнику съ цъловальникомъ и служилымъ людямъ не корыстоваться государевыми соболями и мягкою рухлядью. Значить, быль грёхъ. Ну, казной корыстоваться, думали въ Сибири, грѣшно и страшно, а отъ нехристя отчего же не попользоваться?.. II брали втрое.

Когда дикарей такъ тъснили, они поднимались, примъры чего мы видъли прежде и еще увидимъ виереди.

Такими же притѣсиеніями казаковъ педовольны были п на рѣчкъ Охотъ; а такъ какъ русскихъ людей была на ней

<sup>\*)</sup> Движеніе Русскихъ къ Охот в началось около сороковыхъ годовъ семнадцатаго в вка, въ одно время съ движеніемъ на јегъ—къ Байкалу и Амуру.

<sup>\*\*)</sup> Сибирь была изъ такихъ мъстъ, про которыя говоритъ извъстиая русская пословица: до Бога высоко, до царя далеко.

какая-инбудь горсть, то нападенія дикарей становились все чаще и смёлье. Приведемь инсколько донесеній изъ техъ мьсть. Они любонытны еще и потому, что передко въ нихъ кое-что объясияется о тогдашней жизни и спопрекихъ порядкахъ.

Служилый человыть Семенъ Епиневъ доносилъ о томъ, какъ опъ приняль Охотскій острожекъ въ свое вѣдѣніе и какъ дъйствовалъ противъ иновърцевъ – Ламутовг 🤲 Писалъ Еппшевъ, что вышелъ съ Лены на знакомую уже казакамъ захребетную різчку Улью; что Улья-різчка быстрая и убойных мёсть на ней много; илавать трудно, за то коротка очень: въ одинъ день можно до моря доплыть. Не разъ бросало казаковъ на камень, а ихъ было не мало, и особенно страшенъ быль «Большой Босцг», около котораго разбило одного служилаго человъка. Енишевъ вышелъ въ море устыемъ Ульи и поилыль на Охоту реку, что была севериве. Говорилъ Сенька поднявшимся пновърцамъ, чтобъ они дурость сеою покинули, что иначе будеть плохо. Въ чъ дилекія, темныя времена имъ въ Сибири на самомъ дълъ приходилось дорого расплачиваться за свои скопы и поднятія. которыя Сенька называль дуростью. Тълесное напазаніе п пытка, изъ которыхъ последней теперь истъ и въ поминъ. а первое оставлено только для искоторыхъ случаевъ, били въ семнадцатомъ въкъ въ полномъ ходу. Поднимавшихся дикарей въшали, пытали, жгли и засъкали. Темное до-петровское времи клало на все свой грубый оттинокъ. Изъ тогдашнихъ дълъ видно, что особенно сильно иоилатились за свое поднятіе Якуты (въ сороковыхъ годахъ). Ревностнымъ исполнителемъ воеводскихъ приказовъ, которые шли часто въ разръзъ съ указами царя: поступать лаской, а

<sup>\*,</sup> Отъ слова лама — вода, т. е. люди, жившіе возлѣ воды, прпводные.

ие жесетоны и не тъснить ясачных людей,—мы видимы знакомаго казака Василья Пояркова. Извѣстно, что позволин онь себф дълать съ земликами, такъ была ли у него малость въ иноземцамъ. Но пора верпуться въ Еппшеву. Онъ, справившиев съ Тунгузами, погромивъ ихъ, взялъ ясмрю 17 бабъ да однего наришших і), промів разныхъ вещей. Дальне сообщаль о распоряднахь въ Охотскомъ острожив и о павачьен управъ, или сперве самоуправствъ. Одазывается, что аманатовъ держали въ такой угарной в крешечной каленив 2), что ихъ зачастую вытаскивали оттуда *лаумертог:* а извѣстно, что аманатовъ (лучнихъ людей изъ тузсмневъ) берегли, и поэтому не трудно догадаться, что у самих: казаповъ жилье было если и не хуже, то и не лучие аменатекой казенки. Въ Оуотскомъ острожив была во многомъ нужда и недостача: надобились мелочи разныл: замогъ съ пробоемъ на амбаръ, желъзо, бумага, одекуй (бисеръ) для подарновъ и торгу. Иеречислялъ Епшиевъ, сполько убыло люден: вто убить, кто собой померь. Пот домашьних даль доносилось о своевольств' казаковъ, которые его (Енипсева) не слушались и мотели посадить въ воду. Между собои елужилие люди тоже не далили: вымогали другь у друга нажитое добро, драдись. Одного служилаго человъке били товарчици съ утра до полудия налкои по ногамъ; другаго хочван за что-то разорошть 3).

Въжали разъ другіе служилие люди съ устья Охоты на Иотыклей рѣку моремъ, подлѣ берега, на парусахъ, и бъжали пѣлые сутки до моржовато мыса, «На тому на морэконому мысу, говорили назаки, вереты на выв и бъльше

<sup>1)</sup> Двти цвинансь при продажв дешевае бабъ: за кихъ давали три, четыре рубля.

<sup>2)</sup> Казенна собственно значить тюрьма, влётушка.

<sup>3.</sup> Такая казнь была у Русскихъ въ унотребленія съ эчень давнихъ поръ. Еще и теперь сохранилась угроза: «Я бы его по нога растания го».

звиря моржу лежить на берегу добре много». На Мотихлев ръкъ, куда они шли, били Тунгузы пришельцевъ украдомъ, всячески старались поджечь зимовье. Бились съ инми казаки и посль боя забрали много тунгузскаго оружія и снарида: 40 луковъ, 4 рогатины, 24 откаса, 10 костяныхъ куяковъ. да 17 иншаковъ, тоже костиныхъ, 65 лижъ, 10 костинихъ кроковъ съ двумя жельзными баграми зимовье разголакивать. Одинъ изъ аманатовъ, доносили казаки, видя нада нами милость Божью, что роду его, Тупгузогь, много побито, въ казенив сидя, ст сердца умерт; а другон аманатъ тоже умеръ сидя въ казенкъ, съ сердца на спину накололся. Жаловались Русскіе, что имъ отъ иноземцевъ житья ивтъ. что очень иноземцы жестоки, и просили государя ножаловать чъмъ-нибудь за службу, за кровь и за раны. На Охотъ казакамъ жить было не ез силу, потому что Ламуты то и дёло сговаривались выгнать ихъ; а ратныхъ людей въ острожив было немного: какимъ-инбудь двумъ десяткамъ случалось отбиваться и отсиживаться за ствиами чуть не отъ всего племени. Въ 1654-мъ году Ламутамъ удалось сжечь Охотское украпление до тла, така что новне, высланные изъ Якутска люди должны были выстроить новое жилье на безизмойномъ восточномъ побережьп. Въ 1665 году одинъ важный Тунгузь, Зелемей, объявиль начальнику Охотскаго острога, что пришли неясачные люди и ясачныхъ въ шатость призывають. Ему повёрили, и выслано было изъ-за стънъ 50 казаковъ звать въ острогъ недсачныхъ люден лаской, а не жесточью. Казаковъ Зелемей съ товарищами подстерегъ и убиль на дорогъ. Послъ сталь подучать своихъ земликовъ подняться на Русскихъ.

«Чего вы смотрите, говориль онь имь? Перебьемь всёхъ казаковъ на Охотъ, а послъ того и на другихъ ръкахъ, и станемъ илатить пебольшую дань Богдоямъ (Китайцамъ). Давно ждутъ къ себъ казаки большихъ людей въ подмогу,

да вотъ все нейдутъ они; а если что, такъ мы заляжемъ на дорогѣ и ихъ перебъемъ. Ведите съ казаками дѣла, какъ я веду, и вамъ будетъ ладио».

Тунгузы не ръшались напасть на острогъ, нотому что въ немъ были ихъ аманаты. Какъ-то удалось казакамъ захватить нъсколько человъкъ и допросить, и разсказали пойманние, что замышляли ихъ земляки.

Пущинъ, начальникъ острога, велѣлъ поправить ветхое Охотское укръпление и поставить на стъпъ для страха деревянную пушку (другихъ не было). Дёло кончилось на этотъ разъ мирно; только для страха же повъсили нъсколькихъ Тунгузовъ. Въ семидесятыхъ годахъ Тунгузы воровски перебили ясачныхъ сборщиковъ. Оправдывали они себя темъ, что побили ихъ по случаю сильныхъ обидъ и налоговъ Юрья Крыжановскаго, прикащика Охотскаго острожка. Бралъ у нихъ Юрій соболей и оленей силой и плеваль имъ въ глаза, говоря, что мало носять, выпскиваль самыхь малыхь ребять и требоваль съ нихъ ясакъ.... Собралось 8 человѣкъ Тунгузовъ: Годинканко да Некрупко, съ братьями Бѣшкой да Лидуткой, да Конашанко съ сыномъ, да Ивганко, да Оладьнца, и пришли они вев ночью къ Охотскому острожку, крадучись. Была на одномъ казачьемъ дворѣ баба ясырка (Мароуткой звали); увели ее Тунгузы вытстт съ другой наемной дъвкой земличкой, и спранивалъ Некрупко, сколько въ острогѣ казаковъ. Разсказала баба, что здоровыхъ немного: всего десятка съ два; есть увъчные, слъные да кривые и хворые-такіе, что и изъ пищали выструлить не могутъ. Пошель Некрунко на острожекъ Охотскій всёмъ родомъ п Зелемейко съ нимъ и много другихъ князьковъ-родовичей. Иришли пновърцы подъ острогъ въ куякахъ и шишакахъ, въ парышиях в со щитами. Было это дело 7-го января, на заръ. Увидали Русскіе, какъ они обходили казачы дворы, стоявшіе за острогомъ, и выслали къ нимъ толмача, а съ

толмачомъ шесть казаковъ, на разговоръ. Перекликался толмачъ съ Зелемейкой:

— Что васъ больно много пришло? Зачвиъ вокругъ острога стали?

Зваль толмачь Зелемея въ острогъ, къ казакамъ.

— Не пойду, отвѣчаль Зелемей;—а зачѣмъ мы подъ васъ пришли—сами узнаете.

Тъмъ временемъ Тунгузы крались берегомъ, котъли вышедшимъ изъ острога казакамъ дорогу отръзать; но тъ усивли вернуться за частоколъ. Начался пристунъ и Тунгузы обсадили дворъ Юрія Крыжановскаго, выбили у избы окна и огонь развели подъ стыной; зашля въ казачы дворы и начали изъ нихъ стрълять по острогу изъ луковъ, и стрилъ на острого полетьло со всихъ стороиъ, ито комаровъ. Юрій сталъ кричать, просить выручки. Вышли казаки въ бой и отшатили Тунгузовъ съ немалымъ трудомъ.

Разсерженные дикари вездъ караулили казаковъ: на дорогахъ и въ лъсу, на промыслахъ и около зимовихъ избъ. Хотвли Тунгузы дощаники всв пожечь и по одинокимъ ясачнымъ зимовьямъ перебить всёхъ служилыхъ людей. Долго сидъли Русскіе въ Охотскомъ острожкъ, въ осадъ и страхъ, и день и ночь караулили и на башняхъ, и на ствиахъ, не ходили ни но дрова, ни но рыбу, потому что людей было мало, а запасу и того меньше. Убивъ какого-нибудь казака, Тунгузы и другіе инов'трцы радовались и всячески изд'явались надъ трупомъ. Пониже юрты одного изъ Тунгузовъ подияли тьло казака толмача. Убить онъ быль по приказу Некрунки. «Если ты, грозиль онь Тунгузу, не убъешь его, такъ я тебѣ обрѣжу носъ и губы, а то и вовсе убью самого!» Колотили Тунгузы раненаго толмача налками, ремень на шею накинули и додавили, вдоволь наругавшись. Часто находили Русскіе мертвыя тела своихъ товарищей. Тела эти были не ръдко странно изуродованы, и въ донесеніи говорилось, что такому-то казаку грубь его лога, сердие выявла вим рупалась; руки обещели и брого пороли, горло перерызали, глаза выкопали. Такъ метин сибирскіе дакари.

Перебираясь отъ устья одной рачки до устья другой (итть берегомъ быль трудиве), казави все больше и больше знакомились съ закрабенною сторонои Восточной Сибири, на краю которой надвигался и расходился этотъ хребеть къ морю, образуя другой Каменный Иолег. далено длините покинутаго казаками Урала. Чертемен-описанія вскую речекъ и потоковъ, сбетавинуть по крутымъ склонамъ въ Охотское море, кромѣ Анадыра съ притоками, ушедшаго на съверъ, составлялись землепроходими старательно. Кром'в описанія дороги попадались нь описахъ и другія подробности. Вотъ пебольшой отрывокъ изъ одной: «И от той рычки идти возлы утеса день своего силой, а каменю тому имя Евакинг, а конецъ того камени у губы, а въ губу пала ръчка Шелкапта и отъ той неподалску другая рычка имя Маша, а отг той рички моржевый мысг видњиг и до того мыса идти декь сеосю силай, имя томи мысу Мотосу, и на томъ мысу моржен ложется и смаповые есть. Пройдя моржевый мыст-прва не велика, а отт той губы идти до рычки Иттушковой полдия. На устыв той рынки стоить остросокь каменный, а на томь островкт плодятся питушки морскіе \*), имя той рычки Укаль и рыба вз ту ричку лазить съ моря, а оть той рички до рики Томляки ст день ходу, парусоми тихій поност; а отт той рњики идти день до рњики Шукилканг, а рыба въ ту ртку лазить, а отъ той рычки идти день возлы озера, край моря, и озеро велико, и рыба вт немь есть, а спить та рыба

<sup>\*</sup> Такъ зовутся турухтаны, небольшія птицы пзъ той породы, про к горую есть русская поговорка; куликъ—у пето посъ велякъ. Отличка турухтана самца—грива изъ перисьъ около шен

ет озеръ свився, ито змія и т. д. Еще около 40-го года семнадцатаго вѣка Русскіе увидали на востокѣ край Сибири и взглянули на Охотское море; но на югъ отъ Анадырскаго острога, по доходившимъ давно слухамъ, тянулось много земли, не на одиу сотню верстъ. Лишь подъ исходъ шестисотыхъ годовъ была открыта, какъ увидимъ, эта новая сторона.

## Χ.

## Владиміръ Васильевъ Атласовъ и Данило Анцыфоровъ.

Въ числѣ бѣдиыхъ крестьянскихъ семей, которыхъ нужда заставила переселиться за Уральскія горы, была и семья Атласовыхъ. До этого Атласовы проживали въ Устюгѣ, но видно заработки были плохіе, и потому въ извѣстіяхъ о сыпѣ Василья Атласова, Владимірѣ, сказано прямо, что они вытъхали въ Сибирь «от скудости». Когда семья переселилась на новыя мѣста, Владиміру было еще немного лѣтъ. Свои молодые годы онъ прокочевалъ по Восточной Сибири, перебивалъ во многихъ ленскихъ городахъ, потомъ записался въ якутскіе казаки и началъ справлять государеву службу.

Переходя до этого изъ города въ городъ, молодой Атласовъ искалъ такой работы, которая была бы прибыльнъе. Сибирскому взрослому поселенцу не приходилось, какъ въ сказкахъ говорится, «от дъла лытать»,—въдь не одна добрая воля поднимала въ Сибирь съ стараго дъдовскаго мъста.

На службѣ Атласову посчастливилось дойти до званія пятидесятника, а въ 1695 году его послали изъ Якутска въ Анадырскій захребетный край прикащикомъ тамошняго глухаго острога. Пославшій его воевода (Арсеньевъ) отрядилъ съ нимъ 13 казаковъ и наказаль собирать старательно ясакъ съ живущихъ по тъмъ мъстамъ Коряковъ и Юкагировъ, развъдмъвать о сосъдяхъ, и ежели услышитъ про кого, идти нокорять. Весной 1695-го года выступили изъ Якутска 14 служилыхъ людей. Яъса, болота да камень—вотъ что въ перемежку видивлось по сторонамъ и подъ ногами во всю долгую дорогу. Цълыхъ иятнадцать недъль шелъ Атласовъ до Анадырскаго острога. Пробирались и пъшкомъ, и на лошадяхъ, и на оленяхъ, а то и водой силывали, гдъ надо. Когда лъто пошло на исходъ, кончилась трудиая путина.

Усердно сталь выполнять Атласовъ данные воеводой наказы. Можетъ-статься, много помогло этому его прежняя бродячая жизнь, нужда, которую онъ териѣль съ дѣтства, и долгое исканье подходящаго дѣла. Жить прикащикомъ въ далекомъ острогѣ было выгодно, а подъ бокомъ еще, слышно, не открытая, незнаемая земля: можно, выходитъ, и царю и себъ порадѣть. Очутясь съ горстью подручныхъ людей на самомъ краю сѣверо-восточной Сибири, Владиміръ Атласовъ сталъ полнымъ господиномъ, нотому что Якутскъ быль далеко, а Москва еще дальше. На первыхъ порахъ онъ началъ собпрать вѣсти и слухи отъ Коряковъ и Юкагировъ, которые бродили здѣсь со своими стадами оленей, о томъ, есть ли на самомъ дѣлѣ, но близости къ югу, большая и богатая мѣхами сторона.

Слухи о ней ходили давно и пошли въ первый разъ отъ смѣлаго бывальца Семена Дежнева. Еще въ 1654-иъ году услыхалъ, говорятъ, опъ отъ какой то бабы-ясырки, что не подалеку отъ Колымы лежитъ богатая земля Камчатка, что много въ ней соболей и рыбы всякой. Отъ того же Дежнева слышали, что первому удалось побывать въ ней гостю Өедоту Алексѣеву. Его занесло сильною бурей на незнакомый берегъ, а плылъ, по слухамъ, Өедотъ на семи кочахъ изъ устья рѣки Колымы. Суда покидали, и привелось зазимовать на неизвѣстной землѣ.—Нужные припасы нежданные гости

-этнимали у Кориковъ силой, а ружейнымъ боемъ навели на нихъ такой страхъ, что дикари долгое время боялись подойти къ отненнымъ людямъ. На грѣхъ, между Русскими вышла изъ-за чего-то драка и одинъ человѣкъ былъ убитъ. Корики были сильно удивлены: они до этого вѣрили, что люди закинутые бурей—безсмертны, потому что стрѣла и конье не могли съ ними инчего сдѣлатъ, теперь же эта вѣра рушилась. Смерть одного изъ Русскихъ порѣшила судьбу остальныхъ. Оедотъ Алексѣевъ сложилъ свою голову недалеко отъ рѣчки Тагили; его люди были всѣ перерѣзаны Коряками. До Якутска вѣрные слухи о Камматской землѣ дошли только въ 1690-иъ году, въ то время, когда на Русскомъ престолѣ сидѣлъ молодой царь Иетръ, а пять лѣтъ спустя дѣла сѣверо-востока перешли, какъ намъ извѣстно, на руки казаку Атласову.

Старые слухи о Камчаткъ подтвердились новыми слухами, и Владиміръ Васильевъ, не мішкая, отправиль разузнавать о ней Луку Морозко съ 15-ю служилыми людьми. Морозко зашелъ съ товарищами дальше, чвиъ было наказано, побываль на рект Тагили и взяль ясакь съ одного коряцкаго острожка. До ръки Камчатки оставалось всего какихъ-инбудь четыре для пути, но Морозко не пошелъ впередъ, а вернулся къ Атласову съ пріятными вѣстями, ясакомъ и какой-то непонятною бумагой, которая вся была исписана не нашини словами. Бумага эта была взята вмѣстѣ съ другимъ добромъ въ объясаченномъ острожкъ. По сердцу были Атласову принесенныя въсти: впереди видълась уже богатая нажива, новый край, полнымъ господиномъ котораго будетъ опятьтаки не кто другой, какъ онъ, Володимерт Отласовт \*). Лука Морозко, думалось ему, съ горстью людей и то зашелъ далеко, а если взять людей побольше, тогда навърняка мож-

<sup>\*</sup> Такъ писалось въ то время его имя.

но будетъ пройти всѣмъ краемъ и покорить его. И вотъ весной слѣдующаго (1697) года Атласовъ собралъ 120 человѣкъ, изъ которыхъ половина была изъ Русскихъ, а половина изъ Юкагировъ, и выступилъ изъ Анадырскаго острога.

Скоро послѣ этого имя Атласова сдѣлалось извѣстнымъ. Дѣла пошли успѣшно: три коряцкихъ селенья выплатили ясакъ безъ боя; одни Камчадалы заупрямились и стали биться съ Русскими, при чемъ Атласовъ потерялъ 5 человѣкъ, но битву выпгралъ. Въ память этой первой кровавой встрѣчи съ туземцами Владиміръ Васильевъ поставилъ высокій деревянный крестъ, на которомъ были, говорятъ, написаны такія слова: «7205-й годъ отъ сотворенія міра, или 1697 годъ по Гожс. Христовомъ, іюля 13-го дия поставилъ сей крестъ пятидесятникъ Володимеръ Отласовъ съ товарищи 53 иеловъкъ».

Дорога, которою шли казаки, была гористая; на югъ уходиль покрытый лъсами каменный хребетъ и не извъстно, далеко ли шелъ; по ту и но другую сторону неширокой полосы Спбирской земли разстилалось море. Отъ ръчки Канучи, около которой поставленъ былъ деревянный крестъ (теперь отъ него, понятное дъло, и слъдовъ никакихъ нътъ), Атласовъ велълъ двинуться двумъ отрядамъ. Горы, что шли серединой, не позволяли видътъ того, что за ними, и одна частъ служилыхъ людей пошла съ Морозкой вдоль берега Восточнаго моря, а другую повелъ самъ Атласовъ берегомъ Пенжинскаго \*).

Онъ съ своимъ отрядомъ чуть не поналъ въ большую бѣду: Юкагиры, бывшіе съ нимъ, взбунтовались и неожиданно бросились рѣзать казаковъ. Убить имъ удалось только троихъ, а ранить человѣкъ иятиадцать, въ томъ числѣ и Атласова. Справившись съ измѣнниками Юкагирами, Русскіе,

<sup>\*:</sup> Заливъ Охотскаго моря, въ который течетъ ръка Пенжина.

не убоясь убыли, пошли дальше къ югу. На ръкъ Тагили Морозко и Атласовъ встрътились, потому что ръка эта пробивалась между горами, отъ востока къ западу, и по ней-то силыли казаки къ своимъ товарищамъ. Отсюда оба отряда пошли вмѣстѣ. По всей дорогѣ Атласовъ собиралъ ясакъ и дошель до самой крайней изъзападныхъ ръчекъ-Камчатки-Озерной. Не далеко было то мъсто, гдъ кончался серединный хребеть и пускаль отъ себя въ море шпрокій п плоскій мысь-Лопатку, конецъ Камчатского полуострова. Море шумъло и направо, и налъво, и впереди. На обратномъ пути въ одномъ Камчалальскомъ поселеньи на рѣчкѣ Ичѣ захваченъ быль какой-то чужеземець. Разсказываль онь, что два года назадъ выкинула его въ эти мъста буря; что до этого жилъ онъ въ прекрасной и плородной землѣ Узакинской \*). Чужеземенъ быль у Камчадаловъ ясыремъ. Атласовъ взялъ его н повезъ съ собой, называя «полонянином» Узакинскаго государства». На ръкъ Камчаткъ Русскіе заложили острожекъ, назвали его Верхне-Камчатскимъ и оставили въ немъ 15 казаковъ. Лело закрепленія земли шло своимъ обычнымъ порядкомъ. Участь оставшихся была однако не изъ веселыхъ: туземцы стали такъ безпокопть этпхъ новыхъ поселенцевъ, что тв рышили быжать и бросить все. Разбыжавшись въ разныя стороны, казаки попали, что называется, изъ огня да въ полымя и всѣ до одного были перебиты озлоблениыми Коряками. Атласовъ видёлъ, что малымъ числомъ людей Камчатку удержать не въ мочь.

Прошло четыре года съ тѣхъ поръ, какъ Владиміръ Васильевъ Атласовъ ступилъ на эту повую землю. Оставивъ въ Анадырскомъ острогѣ 28 человѣкъ, онъ лѣтомъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, 1700-го года прибылъ въ Якутскъ доложить о покореніи Камчатки и богатствахъ этого края. Край могъ прино-

<sup>\*)</sup> Японской.

сить новые доходы казнѣ да и холодовъ въ немъ такихъ не было, какъ гдѣ-инбудь около Якутска, на Ленѣ, а это дѣло не послѣдней важности.

Атласовъ быль отправленъ съ добытою казной въ Москву, куда п пріфхаль на следующій годь. Вь русской столице много было разныхъ приказовъ \*), въ томъ числѣ и Сибирскія діла. Въ него-то должень быль Атласовь сдать собранный по Камчаткъ ясакъ. «Въ Сибирскомъ приказть объявиль (говорится про него въ тогдашнихъ бумагахъ) камчатскаю ясака не малос число». Выло 80 черпыхъ соболей. 7 лоскутьевъ бобровыхъ, 70 лисъ сиводушекъ, 191 красная, да нарка соболиная. Милостиво приняли Атласова и ножаловали въ казацкіе головы. Отпустили съ нимъ изъ Москвы ратныхъ людей; даны пушки съ ппщалями, нъсколько пудовъ свинцу да зелья. Въ Тобольскъ объщали запасу прибавить, а подъ начало Атласову, покорителю Камчатки, дать 30 боярскихъ дітей и барабанщика съ сиповщикомъ (трубачемъ). До сихъ поръ рѣчь шла о подвигахъ и походахъ Устюжанина Атласова, о томъ, какъ онъ справлялъ государеву службу; но въ дорогъ случилось съ нимъ одно произшествіе, которое можеть объяснить и многое другое. Такъ какъ ибтъ прямыхъ известій о томъ, что за человекъ былъ Владиміръ Васильевъ до прівзда въ Москву и мы инчего объ этомъ не говорили, то все, что будетъ сейчасъ разсказано, пожалуй, покажется страннымъ: человъкъ въдь не можетъ же сдвлать что-нпбудь неподходящее своему характеру, тактни ет того, ни ст сего. Дело въ томъ, что, идучи на судахъ по реке Тунгузке, Атласовъ разбилг (ограбиль) дощаникъ гостя Логина Добринина, нагруженный китайскимъ товаромъ. Сдёлаль это Атласовъ «по духу храбрости своей». Прика-

<sup>\*)</sup> Приказы можно сравнить съ теперешними министерствами: одинъ приказъ вѣдалъ военныя дѣла, другой сношенія съ иностранными государствами, третій—дворцовыя и т. п. дѣла.

щикъ гостя подалъ на вего челобитную въ Якутскъ, и Владиміра Васильева съ главными заводчиками (числомъ 10 человект) посадили въ тюрьму, где и пришлось ему, говорятъ, высидъть лътъ пять. Если Атласовъ не задумался разбить судно богатаго русскаго гостя, то можно сказать навфрияка, что во время своихъ камчатскихъ походовъ онъ удачнъе обдъливалъ свои дъла и велъ себя если не хуже, такъ и не лучше. Бояться, я говориль, было не кого. Пять лётъ просидеть въ тюрьм'в не шутка, и не дай богъ попасть туда неповиниому человъку: мало ли чему онъ тамъ научится да чего наглядится, —вёдь въ остроге всякій людъ сидитъ. Про Атласова же совсёмъ другая рёчь. Долгое сидёнье въ четырехъ ствиахъ, подъ стражей, и тоска по волв-все это могло его только озлобить: портить было нечего. Въ 1706 году выпустили Атласова и опять по-старому назначили прикащикомъ въ Камчатку, помпя его распорядительность и управу.

Дано ему было не малое число служилыхъ людей, двѣ мѣдпыхъ пушки и приказано при нуждѣ казинть ппородцевъ
смертью, а подначальныхъ за провинности бить батогами и
даже кнутомъ \*). Дана была, однимъ словомъ, надъ служилыми нолная власть. На Атласова надѣялись, что онъ
заслужитъ свой прежній разбой новыми удачными походами,
наказывали ему оказать крайнюю ревность въ отысканіи земель и людей, не чинить послѣднимъ обидъ и налоговъ, не
быть жестокимъ, если можно что-нибудь сдѣлать лаской и
проч. За жестокое обращеніе грозили даже Атласову казнью:
посылавшіе, видно, знали про его характеръ; можетъ-быть,
получали уже на него и жалобы. Въ Камчаткѣ инчего, почитай, не было устроено; Камчадалы поднимались то и дѣло:
надо было послать туда человѣка строгаго, котораго бы боялись, а для этого, видно, лучше Атласова не нашли.

<sup>\*)</sup> Жестокое тълесное наказаніе, отмъненное льть тридцать назадъ.

Безъ него за пять лътъ много перемънилось въ покинутой сторонъ: смънилось не мало прикащиковъ, не мало легло и служилыхъ казаковъ. Туземцы, особливо Коряки, убивали которыхъ по дорогамъ, которыхъ по острожкамъ. Такъ на Бобровомъ морѣ убитъ былъ ясачный сборщикъ и бывшіе съ нимъ иять человікь; были случаи и въ другихъ мъстахъ. Уйти Русскимъ изъ Камчатки было трудно, опасно: кругомъ чужой народъ, а Камчадалы давно ръшпли избавиться отъ нихъ, думая, что пришлые люди-не больше какъ бъглые, и что ихъ мало. На каждомъ шагу надо было остерегаться, какъ бы въ-расплохъ не напали да не переръзали. Заселенье и закръпа Камчатки шли туго, хоть и выро стали кое-гдв по рвчкамъ казачьи зимовья. Рускимъ удалось разъ пробраться и на Курильскіе острова, что длинною полосой тянутся на югъ отъ Камчатской Лопатки вилоть до Японскихъ острововъ. Десятка два Курильцевъ выплатили ясакъ, а остальные разб'яжались. Прочнаго въ этомъ ясак винчего не было, а было пока одно удальство-и только. Въ такомъ положенін долженъ быль Атласовъ принять камчатскія дёла.

Еще не усивлъ однако довхать онъ до Анадырскаго острога, какъ почти всё служилые, надъ которыми дана ему была такай власть, подали на него челобитный въ Якутскъ и въ нихъ жаловались на безвинные побои и разный обиды. Челобитный эти не помёшали Атласову довхать до Камчатки въ 1707-мъ году и привить два тамошнихъ острога—Верхие и Нижне-Камчатскъ. Пора было усмирять непокорныхъ туземцевъ, и въ августъ, черезъ какой-нибудь мъсяцъ послъ прибытія въ Камчатку, Атласовъ послалъ къ Бобровому морю казака Таратина съ 70-ю товарищами, а киязьку одному (Каначъ) пригрозилъ, что и на него не медля пошлетъ другой отрядъ.

У Авачинской губы \*) встр'єтиль Таратинь—кто говорить

<sup>\*)</sup> Заливъ на восточной сторонъ Камчатского полуострова.

тысячу, а кто и больше—Камчадаловъ. Русскихъ они хотѣли захватить живьемъ и принасли на этотъ случай не мало крѣпкихъ ремней. Сошлись съ ними казаки на рѣкѣ Большой; хотѣли въ ихъ лодки сѣсть и уплыть, да не усиѣли: Камчадалы поджидали на берегу, въ лѣсу, кинулись изъ своей засады, и начался бой. Долго бились. Таратинъ потерялъ 6 человѣкъ, а все-таки одолѣлъ; полонилъ трехъ важныхъ людей и выкупу взялъ за нихъ 10 соболей, 4 лисы да бобровъ 19 штукъ. За первымъ отрядомъ Атласовъ выслалъ другой, на Каначу. Князекъ этотъ усиѣлъ приготовиться, зная Атласовскія угрозы, и собрать Камчадаловъ. Казаки отступили, потерявъ въ бою трехъ товарищей.—Между тѣмъ Атласовъ не перемѣнилъ своего жестокаго обращенія со служилыми людьми. За непомѣрную строгость и звѣрскую жестокость его пенавидѣли.

Слёдовало быть на самомъ дёлё страшнымъ человёкомъ, чтобы такъ долго держать въ рукахъ такихъ людей, какими были казаки. Но всему есть мёра: въ концё 1707 года у Атласова была отията власть. Казаки не хотёли слушаться, схватили своего прежияго прикащика и носадили въ казенку, а нослё этого отобрали все добро, сказавъ, что берутъ его въ государеву казну. Добра у Атласова, по описи, было много: 1.235 соболей, 400 красныхъ лисъ, 14 спводушекъ, да 75 бобровъ морскихъ\*). Въ Якутскъ послали служилые люди новую челобитную. Писали они въ ней, что Атласовъ не давалъ имъ ёсть, что выпустилъ разъ аманатовъ изъ корысти, отчего у туземцевъ шатость учинилась, что кололъ палашомъ безо всякой вины служилаго человёка Данилу Бёляева, а когда казаки сказали ему: снаказывай

<sup>\*)</sup> Одинъ изъ очень пушистыхь, дорогихъ звёрковъ сѣверо-восточной Сибири. И соболь и бобръ часто поминаются въ русскихъ пѣсияхъ и русской рѣчи. «  $\frac{\sqrt{2} Q \mathcal{M}_{e}}{\sqrt{2} Q \mathcal{M}_{e}}$  бобра!» говорятъ въ насмѣшку тому, кто ошибся и замѣсто хорошаго взялъ дурное.

насъ по цареву указу»,—Атласовъ говорилъ, что государь ему въ вину не поставитъ даже, еслибъ онъ ихъ и всѣхъ перекололъ.

Обвиняли еще Атласова въ томъ, что онъ, желая отомстить казакамъ, подговорилъ на нихъ Камчадаловъ, которымъ сказалъ, что Русскіе перебить ихъ хотятъ, а женъ съ дѣтьми и всякимъ добромъ между себя подѣлить.

Послѣ этого, писали казаки, собралось много Камчадаловъ, устигли они нашихъ въ тѣсномъ мѣстѣ и троихъ убили. Жалобамъ конца не было: все, что накопилось за нѣсколько лѣтъ,—все вышло паружу. Если вѣрить только половниѣ того, въ чемъ обвинялся Атласовъ, такъ и того довольно, чтобы сказать, каковъ это былъ человѣкъ.

Писали въ челобитныхъ, что Атласовъ извелъ на себя (растратилъ) нодарочную якутскую казпу, такъ что бисера съ оловомъ осталось у него на Камчаткъ не больше полупуда, а мъдь на винокуренную посуду передълалъ, да еще будто у новокрещенаго Камчадала вымучилъ чернобурую лису, что была въ казну припасена. Въ чемъ только не винили: и въ крупномъ воровствъ, и въ жестокости, и мелкой кражъ.

Плохо ли стерегли Атласова приставлениые люди, либо имѣлъ онъ пріятелей, которые ему порадѣли, только Атласовъ изъ тюрьмы оѣжалъ. Укрылся онъ въ Нижнекамчатскомъ острогѣ, гдѣ жилъ безъ дѣла, потому что не смогъ получить въ свои руки прежиюю власть. Тѣмъ временемъ до Якутска дошли и были прочитаны первыя челобитныя казаковъ, послаиныя изъ-подъ Анадырскаго острога. Обо всемъ было допесено въ Москву, а въ Камчатку послаиъ на мѣсто Атласова сынъ боярскій Чириковъ. Ему поручили прочизвести слѣдствіе. Съ Чириковымъ шло 50 рядовыхъ, 1 ияти-десятникъ и 4 десятника; въ отрядѣ было двѣ пушки, сотня идеръ, 5 пудовъ свинцу да пороху 8 пудовъ. Не успѣлъ прибыть Чириковъ и начать розыски и слѣдствіе по другимъ чело-

битнымъ, какъ изъ Якутска пришелъ еще новый прикащикъ иятидесятникъ Мироновъ п съ нимъ 40 человѣкъ.

Все это только подзадоривало казаковъ; они видѣли, что въ Якутскъ побанвались, а настоящаго дѣла не дѣлали. Начались убійства, разбои, всякое буйство. Мироновъ, прі-ѣхавшій въ 1709 году, былъ зарѣзаиъ въ январѣ 1711-го, а Чирикову велѣно готовиться къ смертному часу. Казацкая сила послѣ долгаго подневольнаго житья при Атласовъ кутила и бушевала безъ удержу.

Къ Владиміру Васильеву, который какъ ин старался воротить власть, но не могъ и проживаль въ Нижиекамчатскъ, не забыли отрядить иъсколько человъкъ. Люди эти стали въ полуверстъ отъ острога, съ прикрыти, чтобы не видно было; выбрали троихъ посмълъе и послали съ ними письмо Атласову. Велъно было его убить сейчасъ же, какъ только инсьмо развериетъ и станетъ читать. Знали казаки, что дъло придется имъть съ сильнымъ и отчаяннымъ человъкомъ, потому и дъло такъ осторожно, съ оглядкой вели.

Посланные, говорять, застали Атласова дома; онъ сналь. Нисьмо не пригодилось, и Владиміръ Васильевъ быль заръзань сонный. Такое извъстіе находимъ въ одной изъ рукоимсей того времени. Въ томъ же году утопили Чирикова. Это было въ мартъ; а въ апрълъ казаки показали въ Икутскъ на себя сами, не помянувъ однако объ убійствъ Атласова, изъ чего можно думать, что онъ умеръ въ Камчаткъ своею смертью.

Главными зачиніциками были двое: Анцыфоровъ и Козыревскій. Первый сдѣланъ былъ атаманомъ казацкой шайки, а второй—есауломъ. Прежде всего Данило Анцыфоровъ разграбилъ все, что было у Атласова, и подѣлился съ товарищами, которыхъ было 75 головорѣзовъ, готовыхъ на все. У собравшейся шайки была своя казацкая управа и свое знамя. По Данилину приказу заковали и утопили Чирикова въ Верхнекамчатскъ и пограбили всъ тамошийе принасы и снасти; по его же приказу послана была въ Якутскъ казацкая повинная. Камчадалы все еще стояли за свою волю, и Апцыфоровъ двинулся на Большую ръку громить ихъ. На ней опъ засъль въ одномъ изъ туземныхъ остроговъ; его окружила цълая толпа дикарей: были тутъ и Камчадалы, и Курильцы. Въ концъ мая мъсяца Анцыфоровъ сдълалъ вылазку и для страха пустилъ въ густую толпу нъсколько винтовочныхъ пуль. Многіе упали отъ этихъ выстръловъ, и Русскіе, увидавъ, что непріятель дрогнулъ, кинулись въ конья, чъмъ и ръшили дъло въ свою пользу.

Покоренье Камчатки пошло успѣшиѣе: скоро дорога была расчищена вилоть до Курильскихъ острововъ; Большерѣцкіе остроги покорены; самый ближній къ Камчаткѣ островъ— объясаченъ. Въ то время, какъ казаки управлялись по-своему и занимались грабежомъ, изъ Якутска пріѣхалъ новый начальникъ Василій Щенеткій. Онъ пичего еще не зиалъ о злой участи бывшихъ до него прикащиковъ и принялся старательно собирать ясакъ по рѣкѣ Камчаткѣ. Анцифорова въ этихъ мѣстахъ уже не было: онъ тѣмъ временемъ тоже ясакъ собиралъ въ Большерѣцкѣ. Собравши ясакъ, онъ съ большою толной казаковъ привезъ его къ Щенеткову, изъ удальства. Взять Анцифорова и посадить въ казенку было пельзя: охрана хороша, такъ что Щепеткій казну принялъ и оставилъ Данилу сборщикомъ по-прежнему.

На обратномъ пути въ Большерѣцкъ Анцифорову удалось еще покорить Камчадаловъ, жившихъ по Пеижинскому морю. Наступилъ 1712-й годъ. Въ февралѣ мѣсяцѣ атаманъ съ 25-ю казаками пошелъ за сборомъ въ Авачу, гдѣ Камчадалы приняли его очень хорошо, какъ почетнаго гостя. Для Анцифорова съ товарищами былъ отведенъ, какъ разсказываютъ, особый большой балаганъ съ подъемными дверями;

Камчадалы-Авачинцы падарили подарковъ, объщаясь платить ясакъ, и дали лучшихъ аманатовъ... Все это былъ одинъ обманъ, отместка за старое: на другую ночь подожгли балаганъ, и Анцыфоровъ съ казаками и аманатами умеръ страшною смертью. Аманаты горёли и кричали своимъ, что скованы, что выйти имъ нельзя, но что пусть ихъ жгутъ, только бы искоренить злыхъ казаковъ. Воть до чего не дюбили Камчадалы русскихъ пришельцевъ. Зачинщиковъ бунта ждала казнь, и оставшіеся въ живыхъ послѣ Авачинскаго иожара поплатились кто головой, а кто спиной. Бывшій есауль Анцыфорова, Козыревскій, побываль въ слідующемь (1713) году на двухъ Курильскихъ островахъ и провъдалъ о Японскомъ царствъ. Кромъ небольшаго ясака онъ привезъ пзвъстія, что на самые дальніе изъ нихъ пріъзжають торговые люди изъ города Мацмая и продають желтзо, чугунные котлы, деревянную лаковую посуду, сабли да матеріп разныя: бумажныя и шелковыя.

Не скоро еще усивли завести въ Камчаткъ порядовъ и твердую управу: своевольничали казаки, поднимались не разъ Камчадалы, а прикащики, которыхъ высылали туда, только наживались. Дошло извъстіе о богатствъ одного изъ нихъ, по которому оказывается, что у него (Петриловскаго) кромъ собольихъ и лисьихъ шубъ было одной рухляди больше 140 сороковъ (5.600) соболей, 2.000 лисъ, 207 бобровъ и 169 видръ \*). Въ короткое время своего прикащичества онъ усиълъ награбить больше того, что было собрано въ Камчатъвъ въ два года. Прикащики мънялись въ ней каждый годъ, и чтобы такъ нажиться, надо было просто разбойничать, немотря на богатство края, который все-таки давалъ хорошіе доходы казнъ. Не попусту сложилась въ то время по-

<sup>\*)</sup> Хищный звёрокъ изъ одной семьи съ хорькомъ. Опъ хорошо плаваетъ, потому что ланы у него, какъ у утки, съ перепонками; питается онъ рыбой. Мёхъ выдры поддёлываютъ подъ бобровый.

говорка, что на Камиатки можно семь льте прожить, что ни сдилаешь: а семь льте прожить—кому Боге велите. Край лежаль за горами, а извёстно, что за горами, то далеко. Длинный Яблоновый хребеть отрёзываль Камчатку отъ остальной Сибири, точно также какъ Уральскія горы отдёляли Сибирь отъ коренной Руси.

Отъ начала покоренія далекаго востока допскимъ казакомъ Васильемъ Тимовеевымъ и до конца этого долгаго пути черезъ Сибирь, при Атласовъ, прошло далеко больше ста лѣтъ. За это время многое перемънилось въ Русскомъ царствъ. Молодой Петръ, глядя на Западъ, перестропвалъ почитай все съпзнова, а далекая покоренная Сибирь, доживавшая долго старую, до-петровскую жизнь, раскрыла повыя богатства въ горахъ, которыя дали намъ средства завести много хорошаго \*/.

#### XI.

## Въ поискахъ за добычей.

Рука объ руку со службой шелъ въ Спбирской землъ п звъриный промыселъ. Въ то время, какъ служилые люди шли по ръкамъ, да тащились волоками, ища встръчи съ повыми мъстами и людьми, промысловые забирались въ частые лъса слъдить дорогаго звъря. Казакъ бралъ съ собой кремиевое, отенное ружье; звъроловъ шелъ съ лукомъ, съ тенетами, рылъ ямы, ставилъ западни. Больше всего охотился онъ на

<sup>\*)</sup> Починъ разработкъ рудъ Восточной Россіи положили Демидовы, изъ которыхъ старшій, Инкита, былъ при Истръ кузпецомъ въ Тулѣ. Сынъ его, Акинфій, кромѣ разработки желѣза на Уралѣ, занимался добываніемъ мѣди въ Алтайскихъ горахъ (на югѣ Сибири) и нашелъ въ нихъ серебро.

соболей, потому что мѣхъ былъ цѣнный, много давали за него по ту сторону Уральскаго хребта; и звѣрковъ этихъ, особливо сначала, было съ избыткомъ, такъ что слухъ прошелъ въ Московскую Русь, будто въ Сибири бабы ихъ коромыслами бъютъ.

Пушныхъ богатствъ доставало и казнѣ, и инородцамъ, и поселенцамъ съ Руси. Охотники оттѣсняли звѣря все дальше и дальше на востокъ, въ самыя глухія мѣста. Не щадили его, какъ увидимъ, ни туземцы, ни пришлые люди. Тамъ, гдѣ сибирскій дикарь уходилъ живымъ, покорялся, платясь только добытымъ на охотѣ,—нушной звѣрь платился жизнью и теплымъ мѣхомъ, который шелъ въ Русь согрѣвать достаточныхъ людей въ лютые морозы.

Я говорилъ прежде, что промышленники неръдко прокладывали первыя тропы, указывали дорогу царскимъ служилымъ людямъ, —потому-то, разсказывая о русскихъ землепроходиахъ, молчать о нихъ не слъдъ. Есть и еще причина: уходя надолго изъ дома, промышленники жили особой, лъсною жизнью; жизнь эта была схожа съ инородческою, полукочевою, была близка къ природъ, о которой мы еще такъ мало говорили.

Я поведу теперь рѣчь о соболиномъ промыслѣ, какъ самомъ прибыльномъ и значительномъ; къ тому же о немъ дошло довольно много извѣстій, больше чѣмъ о другихъ \*.

Августъ мѣсяцъ на исходѣ. Съ десятокъ крытыхъ лодокъ (каючковъ) стоитъ на водѣ у одного изъ немногихъ витимскихъ носеленій. Артель звѣролововъ-промышленниковъ, человъкъ въ тридцать, толиится на берегу, собпраясь грузить въ эти лодки иужные припасы. Каждую изъ нихъ строили сообща трое, либо четверо промышленниковъ, потому что

<sup>\*)</sup> Много было соболей по Лень и ея притокамь: Олекив, Витиму и другимь. Дальше будеть говориться о витимскихъ промыслахь лыть за 150 либо больше назадъ.

такъ меньше траты, выгодне. Набольшинъ передовшикомъ выбранъ старый промышленникъ-бывалецъ, котораго всё полжны слушаться, и имъ решено подняться бичевой по Витиму до того мъста, гдъ въ него слъва надаетъ ръчка Мама. а Мамой идти тоже вверхъ до Большаго порога, гдъ можно найти соболей\*). Въ крытые каючки идетъ довольно грузу: всякій человікь кладеть въ него, на свою долю, тридцать пудовъ ржаной муки, чтобы хватило на зиму, пудовой мъшокъ соли да фунтовъ десять крупы. Остается только сложить нужныя снасти да звъроловные принасы, кликнуть собакъ-н все готово. Съ молитвой выплываютъ промышленники на середину рѣки и не одну недѣлю поднимаются они Витимомъ и Мамой, натирая илечи, съ протяжнымъ бурлацкимъ прииввомъ. Вспоминаются пмъ по-неволв розсказни старыхъ дедовъ о томъ, какъ прежде соболей чуть не руками ловили, когда звърь не такъ боялся человъка, не такъ далеко уходиль отъ него. Къ вечеру промышленники дълаютъ привалъ, разводятъ огни на берегу и варятъ жиденькую кашицу; грфются да разсказывають о прошлогодней ужинъ, толкуютъ о бывальщинъ и небывальщинъ. Только те-

<sup>\*)</sup> Въ старые годы, лётъ 300 пазадъ, много было соболей въ Большомъ бору, около устья р. Олекмы, такъ что мёсто это получило послё прозванье Богатаго наволока. Позже, когда по Сибири сталъ селиться народъ, завелись избы да острожки,—соболя пришлось искать далеко оть жилья, въ глуши, и такія мёста стали въ Сибири на рёдкость. За соболемъ ходили промышленники либо сами, либо посылали наемщиковъ. Одни изъ нихъ, какъ мы уже знаемъ, прозывались покрученичками, другіе—полужинщиками. Первые получали отъ хозянна всё нужные принасы, которые должны были послё возвратить ему виёстё съ третью того, что добыли на промыслё. Съёстные принасы въ счетъ не шли и хозяннъ не могъ ихъ требовать назадъ; вторые дёлили добычу пополамъ съ хозяиномъ и по тому самому звались полужинщиками (ужина—часть добычи). Получали они въ зиму 5—6 рублей и заготовляли все сами, на свой счетъ.

перь около огня да за работой и грѣться: осень холодная, съ вътрами, а теплаго мъховаго платън промышленники съ собой не беруть: тяжело очень. Воть ужь и по Большаю попола недалеко, - передовщикъ дълаетъ последний привалъ и выбираетъ мѣсто для постройки зимовья, если не случится стараго. Октябрь на дворф; промышленники принимаются за привычную работу: рубять матерый льсь, ставять просторную избу, смазывають изъ глины печь. О чистоть не заботятся, --было бы только гдт погртться до зимы. Мтики, обметы для соболей, у кого есть ружья-все выбирается изъ лодокъ и вносится въ зимовую избу. Въ ней артель звёролововъ проживеть до той норы, когда выпадуть большіе сніга, а ріжи покроются льдомъ. Передовщику много тоже работы: онъ разбиваеть всю артель на части (илиницы), для каждой указываетъ вожака п говоритъ, куда какой чунницъ надо пати. У промышленниковъ ужь такъ заведено: сколько бы человъкъ ни было, хоть десять, хоть шесть, - всъ должны раздълиться на части и идти въ разныя стороны, какія укажуть. Получивъ наказъ и зная, по какой дорогъ придется рубить станы, всякая чунница копаетъ на ней ямы для съфстныхъ принасовъ. Дёлають это, опасаясь чужаго человёка, иехриста, либо звъря. Въ яму кладутъ по три мъшка съвстнаго на каждыхъ двухъ человъкъ. Чтобы не терпъть какой нужды на промыслѣ, роютъ яму отъ ямы недалеко. Случится, что выйдеть одинь запась, такь другой подъ руками.

Однимъ хлѣбомъ сытъ не будешь, пустая кашица надофстъ, и вотъ передовщикъ разсылаетъ людей промышлять себѣ ѣды: звѣря какого-нибудь, либо крупную птицу... Рѣки еще не стали, такъ можно и рыбой поживиться. Осень проходитъ въ охотѣ на простыхъ, не дорогихъ звѣрей, больше изъ-за мяса, въ уженьи рыбы да ловлѣ глухарей. Нароютъ ямъ, прикроютъ ихъ сверху хворостомъ да землей,—глядь. кто-нибудь и ввалится: либо лось, либо медвѣдь; на птицъ

10

есть и такіе, что идуть съ ружьями. Одна бѣда — ружья больно тяжелы: таскать не охота, а идти съ инми далеко на промысель нечего и думать. Лукъ сподручнѣе для промышленника.

«Что-то дастъ первый день охоты, кого-то перваго встрѣ-тятъ?» думаютъ звѣроловы, расходясь изъ зимовья. У каждаго своя примѣта, свои надежды. Одинъ. только-что вышелъ, сбилъ стрѣлой бѣлку съ высокаго дерева — хорошій знакъ, примѣчаютъ звѣроловы: надо-быть не съ пустыми руками домой верпемся. Убить съ перваго раза тєтерева, либо горностая—считается за худую примѣту.

Наконецъ выпалъ п снътъ, за пимъ – еще: на ръкъ показались большія закранны льда... Пора идти въ лѣсъ съ собаками и сътями довить по порошъ медкихъ дъсныхъ звърей; а у передовщиковъ-другая забота: надо понадълать много нартъ, лыжъ, уледоег. Они остаются для этого възимовью и мастерять все нужное для промысля. Къ вечеру каждый что-нибудь несеть съ охоты, и розсказнямъ про лѣсныя встрвчи да случан-конца нвтв. Прошла еще педвля, и ледъ заковалъ ръки; царты съ лыжами готовы въ путь; главный передовщикъ кличетъ всю артель въ избу. Послъ молитвы каждая чунница идеть въ указанную сторону. Передовщики высылаются днемъ раньше, потому что гдё промыслу быть, тамъ надо рубить станг. Отпуская ихъ изъзимовья, главный передовщикъ строго наказываетъ рубить первый станъ во имя церквей, которыя скажеть: Николы тамъ, либо Спаса, либо Вознесенья; а другіе станы велить рубить во имя святыхъ, тъхъ самыхъ, чы образа изъ дома взяты, Готь соболь, что попадеть въ кулему церковнаго стана, мѣтится и идетъ на церковь, а другіе идуть тімь, на чью икону станъ рубленъ.

Главный передовщикъ велитъ своимъ подручнымъ смотръть за чунницами въ-оба, чтобы промыселъ шелъ правдой,

утайки бы какой не было, чтобы ничего тайкомъ не фли и зря не называли. Змёю и ворона съ кошкой настоящимъ именемъ называть не велитъ, а надо звать: змѣю - худой, ворона-верховыма, а кошку-запеченкой. Таковъ обычай \*). Не стапешь этого исполнять, думають промышленники, и звітрь не будеть ловиться, истому соболь хитёрь: сейчась узнаетъ, коли кто изъ нихъ сфальшилъ. Ужь опъ этого такъ не оставить, а возьметь да и перепортить все въ кулемъ \*\*). наругается надъ виноватымъ и наживу, что въ ней для приманки положена, съфстъ да и уйдетъ. Послъ виноватаго накажетъ передовщикъ: не зови звъря не показанными словами. а зови всякую вещь какъ надо. Наказанье за это все одно, что за воровство, потому что отъ такихъ непорядковъ, говорять старые промышленники, всему промыслу порча бываетъ. Чунницъ наказывается доглядивать и за передовщиками. Всякій, отправляясь на промысель, знаеть, что расправа, въ случав ежели провинится, будеть въ зимовой избъ и что отъ набольшаго ничего не утапшь.

По намѣченнымъ путямъ тянутся промышленники въ разныя стороны. На нихъ ужь не та одёжа, что осенью: сиѣга въ лѣсахъ большіе, глубокіе, сиѣгъ тяжело насѣлъ по деревьямъ, гиетъ къ землѣ здоровые лѣсные сучья, такъ въ простомъ кафтанѣ идти не рука; на каждомъ надѣтъ суконный наплечникъ (лузапъ), подъ кафтанъ натянуты теплые нарукавники изъ овчины (налокотники), поверхъ рукавицъ—овчин-

<sup>\*)</sup> Церковь у прежних промышленников звалась островерхой, ба-ба—шелухой, былоголовкой, двиа—простыгой, конь—долгохвостым, корова—рыкушей, овца—толкопогой, свинья—пизкоглядкой, пѣтухъ—голоногим, и пр. Быль особый промысловый языкъ, который со временемъ понемногу забывался.

<sup>\*\*</sup>) Кулема — западня на соболей, въ которой чутко настороженное бревешко придавливаетъ звърка, польстившатсся на положенную вкусную наживу.

ная опушка, пвсе для того, чтобы снѣтъ не мѣшалъ и для тепла; черезъ илечо перекинута ременная лямка отъ нарты, въ рукахъ большая заостренная палка (лыпа), —безъ нея тоже нельзя. На концѣ палки придѣланъ коровій рогъ, а сверху она пошпре — лопаточкой; и то и другое сдѣлано не зря: не разъ придется промышленнику идти по льду, а объ ледъ простая деревянная палка скоро бы раскололась, коровымъ же рогомъ можно упереться, —онъ надежнѣе. Закругленная лопатка на другомъ концѣ —тоже нужна въ дорогѣ: ею ловко сгребать снѣтъ возлѣ поставленныхъ кулемъ, ловко на привалѣ кидать его въ котелъ, чтобы послѣ сварить на снѣговой водѣ немудрящую похлебку, —другой воды негдѣ достать.

Длинную нарту тащитъ промышленникъ либо самъ, либо собакъ вирягаетъ. На нартѣ не мало поклажи: волочить ее иной разъ по цѣльному глубокому снѣгу не легко. Впереди. обыкновенно, лежитъ котелъ, въ немъ лежитъ чашка съ ручкой (въ этой чашкѣ промышленники валяютъ колобки, она же идетъ имъ и вмѣсто ковша). Позади кормильцакотла привязанъ мѣшокъ муки, пуда въ четыре; возлѣ стоптъ бурия \*), лежатъ разныя наживы для звѣрей: фунтовъ десять рыбы какой-нибудь, либо мяса,—стоптъ квашня съ хлѣбомъ, а позади всего положенъ лукъ съ сайдакомъ (во что стрѣлы кладутъ). Тяжелыя ружья оставлены въ зимовъѣ,

<sup>\*)</sup> Широкій и низенькій буракъ изъ бересты. Въ бурню кладутъ гущу для печенья хлѣбовъ, а на гущу наливается накваса. Для этого всыпаютъ въ котелъ муки, разводятъ немного водой, ставятъ на огонь, чтобы мука разсолодъла, потомъ все это кинятятъ и, когда уварится, вливаютъ въ бурню, на гущу. Это самое любимое кушанье промышленниковъ и на промыслъ его крѣпко берегутъ, стараются, чтобы не скоро вышло. Не мало умираетъ промышленниковъ, когда приходится ъсть пръсные хлѣбы. Квасъ дълаютъ изъ той же наквасы, разбавляя ее водой.

за неудобствомъ. Сверху нарта прикрыта постелью, да гдѣнио́удь сбоку сунутъ тутъ же мѣшокъ съ разною мелочью, безъ которой въ дорогѣ не обойдешься. Все это крѣпко перекручено здоровыми веревками.

Всѣ чунницы разошлись; пора и набольшему передовщику подинматься съ мъста. Дойдя до стана, чунница первымъ дёломъ ставитъ шалашъ, обсыпаетъ его весь снёгомъ, чтобы теплъе спать было, а на утро расходится по окрестнымъ ръчкамъ п падямъ, чтобы ставить ухожевя\*). Чтобы въ лъсу не заплутаться, тешуть, по старому спопрскому обычаю, деревья съ одной стороны, начиная отъ зимовья. Ухожья идутъ ставить, такъ тоже лесь тешуть и по этимь заметкамъ назадъ къ стану идуть. Тъмъ временемъ чунинчные передовщики выбираютъ мъсто для другаго стана; нартъ у нихъ нътъ, идутъ порожніе, и такъ каждый день, пока не срубять всё станы. Надо сначала всѣ кулемы разставить, а нотомъ можно и со стана синматься; до этого же пикакъ нельзя. Ставять кулемы, понятное дёло, въ такихъ мёстахъ, гдё надёются соболя найти, а тъ мъста, гдъ его мало водится, минують. У промышленниковъ давно замѣчено, что чѣмъ выше по рѣкъ поднименься, тъмъ и соболи лучше; а къ устьямъ всегда хуже. Въ хвойныхъ лъсахъ хорошаго соболи не пщи, а ищи его въ лиственныхъ, либо въ смѣшанныхъ. Звѣрокъ этотъ забивается въ дупла, подъ кории деревьевъ, роетъ норы, все одно какъ нашъ кротъ. Кормится соболь мелкой и крупною птицей, любитъ и ягоды, особливо рябину, которой много по спбирскимъ ласамъ. Полдня соболь лежитъ въ своей норф, а другую половину дня корма ищеть; выходить кормиться онъ мышами, зайдами и мелкими итидами; понадется тяжелый глухарь—и тотъ не уйдеть отъ хищнаго звър-

<sup>\*)</sup> Мѣста, гдѣ ставятся кулемы на соболей. Полное yxoxсе равняется 80-ти кулемамъ.

ка съ темнымъ пушистымъ мѣхомъ; выдастся урожай на ягоды, опъ пообчиститъ и ихъ. Лѣтомъ въ соболѣ проку пѣтъ, все равно, что въ нашемъ зайцѣ: шкурка у него линяетъ и негодится въ дѣло.

Воть ужь срубили десять становь, возлѣ каждаго стана понаставили кулемъ, и передовщикъ посылаегъ половину свопхъ людей отрывать закопанные принасы, а самъ пдетъ дальше. Съ пустыми нартами промышленники идутъ скоро: проходять нъсколько становъ въ день. Прійдя къ ямь, всякій беретъ на свою долю по шести пудовъ ржаной муки да фунтовъ десять паживы, кладетъ все это на нарту п тороинтся догнать передовщика. На каждомъ стану надо осмотрѣть ухожья, нѣть ли чего въ нихъ. Случается, что снѣгъ запесеть и мъста не знаешь, тогда обметать приходится всякую кулему. Глядь-кое въ которыхъ и соболя придавило; падо поскорфе шкурку снять, а то пожалуй спльно замерзиеть, и тогда возни много оттаявать, —шкурку съ мерзлаго соболя не снимешь. Нока она не снята, промышленники не оцѣниваютъ мѣхъ и не дуютъ на него. Снимать—у нихъ дѣло не пустящное. Дёломъ этимъ запятъ передовщикъ (отряженмый съ нимъ чуничникъ), а остальные сидятъ кругомъ и молчать. Дёлать что-нибудь въ это время считается за проступокъ. Все время ни слова, только смотрятъ, чтобы на синцахъ не впетло чего: это у нихъ дурной знакъ. Когда снимутъ шкурку, тогда цёнятъ и соболя, смотрятъ, каковъ мѣхъ, много ли за него дадутъ. Мясо не бросаютъ сейчасъ, а сначала окурпвають сухимь хворостомь, обходя три раза кругомъ, нотомъ зарывають въ ситвъ.

Съ пойманною добычей трогаются промышленники назадъ, къ своимъ. Мъста частенько бываютъ не безопасны: по лъсамъ бродятъ Тунгузы, которымъ не трудно ограбить какую-нибудь горсть людей. Надо постараться такъ запрятать добычу, чтобъ ее не нашли и не отняли. Для этого случая про-

мышленники срубають высокій пенёкъ, выдалбливають его и въ надколотое сырое дерево защемляють собольи шкурки; послѣ чего концы отрубка засыпають снѣгомъ и обливають для скрѣпы водой. Много иной разъ раскидывается такихъ отрубковъ возлѣ стана и только на обратномъ пути чунициники забирають ихъ съ собой въ зимовье.

Первая половина, посланная за припасами, вернулась; чунпчный передовщикъ отсылаеть другую половину, а самъ опять подвигается впередъ и разставляетъ кулемы на соболей. Какъ на гръхъ, вышелъ весь печеный хлъбъ-главная вда промысловыхъ людей; но правду говоритъ русская пословица, что нужда научить всему, и вотъ гдф-нибудь на полянкъ, возлъ лъса, на скорую руку устранвается печь. Разгребають двухь-аршинный сибгь до самой земли и дёлають подъ. Величиной онъ будеть въ квадратную сажень и устрапвается очень просто: на срубъ, въ четыре бревна, насыплють земли, а по угламъ забыють низенькие подгюрлочники (столбики). Дрова подъ руками; на земляной насыни можно въ нѣсколько минутъ развести цѣлый костеръ, чтобы подъ хорошенько накалился, нагорёль. Смолистыя дрова горять скоро, жару много. Угли выгребають въ снъть, выметають подъ начисто помеломъ и на раскаленное дно земляной нечи сажають хлёбы. Только что же это будеть за хлёбь: сиизу поджаренный, а сверху сырой? Въдь все тепло уходитъ въ небо; у такой печки ивтъ ни заслонки, ни труби... Чтобы поправить эту бъду, на столбики кладутъ жерди, а на нихъ горячія головни, отчего верхняя корка поджариваетсяи дело сделано.

Бываеть такъ, что соболь нейдеть въ ловушку; тогда его обметывають сѣтями (обметами). Съ этимъ, пожалуй, больше хлонотъ, чѣмъ съ кулемой. Надо искать слѣдовъ и по нимъ добираться до поры. Соболь живетъ не въ однихъ дунлахъ, да подъ кориями, забивается онъ также и въ разсыи-

чатые каменные холмы (оранцы), которыхъ много по югу Спбири. Какъ только промышленникъ видитъ, что соболимый слъдъ пропалъ у каменистой розсыни, сейчасъ беретъ обметъ и растигиваетъ его вокругъ того мъста. Соболь тутъ, ему не куда дёться, потому-то промышленникъ съ собакой садится немного повыше и раскладываетъ огонекъ. Случается ему спавть такъ дня два, три, а соболь все не показывается. За то какъ выбъжить изъ норы, такъ и запутается въ обметъ; сверху напустится собака и задавитъ, либо самъ охотникъ руками схватитъ. Какъ только зазвенятъ привязанные къ съти бубенцы, -- значитъ, звърь попалъ. Бросается соболь и къ охотнику, вверхъ-тутъ ему легче уйти, и ужь какъ послъ тотъ клянетъ себя, упустивъ дорогаго звърка! Не знаетъ соболь, куда скрыться отъ человъка: забивается подъ коренья, залъзаетъ на вершину дерева. Въ первомъ случав дерево у корней обметывають сётью, а во второмъстръляють соболя изъ лука. Ежели заберется онъ такъ высоко, что и глазомъ трудно взять, то дерево подрубають, а гдъ оно вершиной должно упасть, тамъ раскидываютъ обметъ.

Вернулась къ передовщику и другая половина чунницы. Оставшіеся съ нимъ отсылаются по разметамї; они должны дойти до зимовья, взять оттуда събстныхъ припасовъ и идти назадъ къ передовщику съ товарищами, разметывая ихъ по малости, въ ноказанныхъ мѣстахъ, чтобы, идя съ промысла всею чунняцей, голоду не натериѣться. Посланные, отправляють изъ зимовья съ запасами, оставляютъ ихъ на каждомъ десятомъ стану, осматриваютъ кулемы и съ пустыми нартами ворочаются къ передовщику. Вся чунница поднимается съ мѣста, но которая выходитъ раньше, а которая позже. Все тянется къ зимовью. Всѣ ухожья старательно осматриваются; кулемы забиваютъ наглухо, чтобы лѣтомъ въ нихъ соболь не попадалъ, и собпраютъ отрубки со шкурками. На промыслѣ не всѣ дни въ работъ: праздники справляются какъ надо;

только посланные за припасами не имъютъ на это досуга, потому что должны торониться.

Вотъ ужь и вся артель собралась въ зимовье подъ одну кришу. Чуничные передовщики говорять набольшему, кто въ чемъ провинился, кто ослушался приказаній; показывають, какихъ звърей изловила такая-то чуница и по-многу ли на каждую пришлось соболей. Идетъ разборъ дѣлу. На промыслъ въдь всякое случается: кто-инбудь возьметъ да украдетъ у другаго, либо что утантъ. Передовщикъ говоритъ обо всемъ главному, а главный наказываетъ разно: либо къ столбу велитъ поставить, либо одною гущей кормить. Первое наказанье всѣхъ хуже,—позъра много: всякому велятъ кланяться, виниться и говоритъ: простите, молодежь! Иной стоитъ у столба ужь не молодой,—стыдно. Тѣхъ, которые украли, самихъ обираютъ и отобранные пожитки дѣлятъ между товарищами.

Передъ весной живутъ промышленники въ зимовь и выделывають добытыя шкурки. Ждуть-не дождутся, когда вскроются реки и стаетъ сиетъ. Но вотъ ужь апрель, речку взломало, ледъ шумитъ и трется о берега; еще педъля-и лодки можно спустить: прочистило. Весело, съ пфсиями илывутъ промышленники домой изъ Мамы въ Витимъ-гдъ греблей, а гдъ и парусомъ. Дома, на мъстъ, сбываютъ соболей и дълять вырученныя за нихъ деньги. Такъ велся встарину соболиный промысель по ленскимь притокамь и въ другихъ мъстахъ Споири русскими промышленниками; а до ихъ прихода охотился на пушнаго звфря только дикарь-туземецъ. Чего много, того часто не жалбють, и не мудрено, что соболь чуть не съ каждымъ годомъ все дорожалъ. Трудиве и труднъе становилось кормиться пришлимъ людямъ отъ одного промысла и приходилось искать подспорья въ чемъ-либо другомъ. Изъ разсказа о Хабаровъ видно, что достаточные переселенцы не находили выгоднымъ посылать однихъ покручениковъ въ богатые звъремъ лъса; они обработывали еще землю, на которой могъ получиться недурной урожай. Первые пришельцы въ Спбпрь объ этомъ и не думали: они разсчитывали, что теплыхъ мѣховъ про всѣхъ хватитъ, и безъ всякой пощады собпрали по Спбпри то, что такой щедрою рукой давала тамошияя природа. Прошло со временъ Хабарова сто лѣтъ, и изловить десятокъ соболей гдѣ-нибудь между Леной и Еписеемъ стало считаться за удачную ужину, а позже—за рѣдкость.

Въ казиу стали доставлять меньше сороковъ, а прежнія дорогія шубы и шанки на казакахъ стали переводиться. Богатства сибирскихъ горъ, заросшихъ лѣсомъ (тайгой), открылись въ самую пору, и рабочимъ рукамъ задана была новая, трудная работа.

Счастіе туземца-дикаря и казака-завоевателя прямо зависёло въ то время отъ того, сколько они могли добыть отъ окружающей ихъ природы. Туземецъ десяткомъ шкурокъ могъ куппть себѣ свободу, выплатить ясакъ, а пришлый русскій человѣкъ—разжиться на новой, мало початой землѣ, найти новыя занятія. Съ Руси въ Сибирь загоняли тоже все больше неурожайные годы, либо недостатокъ работы, и люди шли въ эту чужую, далекую сторону, надѣясь на богатий уловъ да на урожай. Мы знаемъ, что переселялись на югъ Сибири все больше изъ нынѣшнихъ сѣверныхъ губерній, гдѣ была частая недостача въ хлѣбъ, а промысловъ было немного

Заканчивая разсказы о русскихъ землепроходцахъ, намъ пора побесѣдовать о прочитанномъ. Не велика бѣда, что придется не разъ припоминать зады, за то у насъ будетъ случай узнать не мало новаго и полезнаго, т. е. такого, что если не сейчасъ, такъ послѣ можетъ пригодиться.

#### XII.

# Природа и человъкъ. Бесъда о прочитанномъ.

Взглянемъ сначала на мѣстность и природу Сибирской земли, а потомъ нерейдемъ къ ея человѣку и побесѣдуемъ о разсказанномъ.

Сибпрь, какъ это видно ири первомъ взглядѣ на карту. лежитъ между двуми частями свѣта \*): отъ Европы на занадѣ она отдѣляется горами; отъ Америки, что лежитъ на востокъ—морскимъ проливомъ. Сама она составляетъ сѣверную половину обширнѣйшей части свѣта, Азіи, и имѣетъ видъ громадной низменности, идущей на иятъ тисячъ верстъ въ длину, да далеко за двѣ въ ширину. Низменность эта поката къ сѣверу, гдѣ лежитъ Ледовитое море, и ее можно раздѣлить на двѣ перавныя доли, изъ которыхъ западная совершенио ровна и должна быть пазвана низменностью, въ полномъ смыслѣ этого слова, а восточная прорѣзана отрогами невысокихъ горъ и рядами холмовъ. Горы обступаютъ Сибирь съ запада, юга и востока, и только между концомъ западнаго хребта и началомъ южной цѣпи лежатъ широкія степныя мѣста.

Чёмъ дальше на сѣверо-востокъ, тёмъ горы все больше вѣтвятся и тѣснятся къ морю, пдутъ мимо него цѣльной каменною стѣной, уходятъ однимъ концомъ на югъ, въ Камчатку, другимъ въ противопеложномъ углу Сибири обрываются къ морю сѣверо-восточиммъ мысомъ. На западѣ больше простора: тамъ горы не тѣснятъ, какъ здѣсь; онѣ отодвинуты далеко на югъ. На ихъ вершинахъ берутъ начало

<sup>\*)</sup> Обитаемых в частей свёта теперь пять: Европа, Азія, Африка Америка (св. и южвая) и Австралія. Мы, Русскіе, занимаемь весь востокъ первой изъ этихъ частей свёта, больше чёмъ половину Европы.

три великія рѣки Спбири: Обь, Енисей и Лена. Илавно несуть онѣ на сѣверъ свои обильныя воды, собирая въ себя и слѣва и справа большіе притоки. Дологъ путь этихъ водъ: чѣмъ дальше, тѣмъ все тише становится ихъ теченье; обезсиленныя, онѣ разливаются въ широкія болотистыя устья.

Рѣки сѣверо-востока, стѣсненныя горами, тоже тихо подвигаются къ Ледовитому морю, до котораго уже не тысячи, а только сотии верстъ. Съ горнаго хребта, идущаго берегомъ Охотскаго моря, и съ горъ Камчатскаго полуострова сбѣгаютъ быстрые незиачительные потоки, бывающіе часто причиной сильныхъ наводненій. Таковы: Охота, Пенжица, Улья. Между Становымъ хребтомъ и цѣпью Камчатскихъ горъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ разступились, пробирается къ морю, совсѣмъ особнякомъ отъ другихъ рѣкъ, пустынный Анадыръ съ своими мелкими притоками.

Таковъ каменный островъ Сибирской земли, дающій направленіе ез водамъ. Спускаясь по любой изъ трехъ большихъ рѣкъ до самаго устья, можно наблюдать, какъ постененно мѣияются мѣста и растительность береговъ. Около верховья вы видите или степи, или горы, покрытыя непроходимою тайюй \*), гдѣ въ безпорядкъ перемѣшались всѣ породы деревьевъ; ниже—необозримые лѣса застилаютъ равницу, переходя на сѣверѣ въ темную, вѣчпо-зеленую хвою; около устья тянется въ обѣ стороны болотистая тундра, идущая шпрокою каймой вдоль Ледовитаго моря. Самая значительная доля Спбирской равнины ушла подъ лѣса, которые въ шныхъ мѣстахъ непроходимы.

Южные хребты горъ не даютъ хода теплому вѣтру, не пускаютъ его хорошенько обогрѣть Сибпрь. Влажные западные вѣтры тоже не попадаютъ въ нее: пиъ заслоняетъ до-

<sup>\*)</sup> Тайга—непроходимый лёсъ южныхъ горныхъ областей Сибири. Въ ней позже отыскано было золото.

рогу Уральскій кряжь. За то путь сѣвернымъ п сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ свободенъ; пѣтъ нпчего, что бы могло помѣшать имъ. Леденящій вѣтеръ съ страшною силой дуетъ съ моря, почти круглый годъ покрытаго льдами, на пустынный плоскій берегъ; опъ пролетаетъ по необозримымъ лѣсамъ, идущимъ съ окраины тундръ, и заноситъ холодъ въ далекіе углы южной Сибпри, напоминая о тепломъ мѣхѣ пушнаго звѣря.

Чтобы понять, что можеть сдёлать Ледовитое море съ ледянымъ сёвернымъ вётромъ, стоптъ только взглянуть на прибрежную тундру. Зимой это—безконечный пустырь, укрытый нерёдко глубокимъ, саженнымъ снёгомъ, безъ признаковъ жизни: ни кустика, ни деревца — ничего, кромъ бёлыхъ снёговъ. Цёлые 8—9 мёсяцевъ тянется такая зима съ длинными, длинными диями и ночами, съ морозомъ въ 40—45 градусовъ. Все живое уходитъ въ лёса, что лежатъ юживе, гдё вётру гулять не такъ просторно, какъ на тундрѣ, уходитъ до наступленія короткаго и быстро цвётущаго лёта, когда въ оживающей пустынѣ шумитъ талая вода, перекликаются залетныя итицы, рыба мечетъ икру, показывается звёрь... За послёднимъ выходитъ на тундру и туземецъ; онъ охотится, на ней ловитъ рыбу, или насетъ свои оленьи стада. Но сибирское лёто, какъ я сказалъ, очень коротко.

По милости этого мѣста, открытаго всѣмъ холоднымъ вѣтрамъ, въ Сибири суровый климать, и всѣмы слышимъ очень давно и говоримъ, что тамъ холодно. Что климатъ, суровъ, на это есть, какъ увидимъ, еще другія причины.

Можетъ ли тундра давать что-нибудь при такомъ долгомъ холодъ и такомъ короткомъ теплъ, кромъ мховъ, лишаевъ \*),

<sup>\*)</sup> Лишай—одно изъ самыхъ простыхъ растеній; это скорѣе сѣроватый, съ прорѣзными листочками налетъ, похожій на тонкую корку. Ноявляется лишай тамъ, гдѣ есть сырость, и покрываетъ камни, стволы деревьевъ, землю. Перегнивая, онъ подготовляетъ почву для другихъ болѣе сложныхъ растеній.

да какихъ-нибудь не мудреныхъ ягодъ, въ родѣ клюквы? Гдѣ тутъ и зачѣмъ жить звѣрю, птицѣ и человѣку? Ясное дѣло, что дальше къ югу Спбири, къ истоку ея большихъ рѣкъ, климатъ становится мягче, теплѣе, такъ что тамъ могутъ расти довольно иѣжныя растенія, напримѣръ сорта многихъ хлѣбовъ. Сѣверный вѣтеръ не въ силахъ тамъ заморозить, убить жизнь, какъ на тундрѣ. Шпрокій поясъ хвойныхъ и лиственныхъ лѣсовъ, которые на юго-западѣ смѣняются открытыми на югъ степями,—хорошая защита.

Зато на югѣ Спбири есть мѣста, гдѣ нѣтъ даже и короткаго лѣта приморской тундры, гдѣ вѣчный спѣтъ и зима. Это—спѣжныя вершины (бѣльки) южныхъ горъ, подошвы которыхъ укрыты густою тайгой изъ лиственицъ, кедровъ и другихъ породъ \*). Между этими холодными вершинами горъ и ледяными полями сѣвера и отъ Урала до Становаго хребта, полосой во многія сотни верстъ, растутъ спбирскіе лѣса... Много кормятъ они рѣчныхъ притоковъ своею тѣнью и сыростью, сберегая въ глухихъ трущобахъ прошлогодніе сиѣга, много укрываютъ въ себѣ всякаго рода звѣрей. Болѣе иѣжные сорты лгодъ, грибы и кедровыя шпшки— лакомство здѣшнихъ мѣстъ.

Здѣсь, отыскивая добычу, бродитъ туземецъ съ лукомъ и стрѣлами; крупный звѣрь ищетъ мелкихъ для той же цѣли; мелкій стережетъ мышей и лѣсныхъ птицъ... Смотря по сплѣ

<sup>\*,</sup> Породы деревьевь и кустарниковь дѣлятся на лиственныя (дубъ, береза, осина и пр.) и хвойныя (сосна, кедръ, ель). Эти два отдѣла составляють наше чернолѣсье и красный лѣсъ—боръ. У лиственныхъ породъ на зиму листья вянутъ и падають на землю, между тѣмъ какъ у хвойныхъ темнозеленыя иголки (хвои), собранныя въ пучки, остаются цѣлы, не теряя своей окраски. Поэтому растенія перваго отдѣла не выносятъ холоднаго климата, а растепія втораго—выпосятъ и водятся преимущественно на сѣверѣ, или на горахъ.

и ловкости, то одинъ, то другой уступаетъ дорогу; одна жизнь приносится въ жертву другой.

Тяжелый медвёдь съ шумомъ продпрается въ чащу, озираясь выходить изъ норы соболь, зорко перелетаеть съ дерева на дерево бѣлка; на лѣсную прогалину выходитъ стройный олень.... На сиъту-цълая путаница разныхъ слъдовъ и кое-гдъ виденъ узкій и длинный слъдъ прошедшей лыжи. Такова Сибирь, если мы будемъ ее просматривать снизу доверху и обратио. Отъ Уральскихъ горъ до Охотскаго моря она представить намъ совсемъ иное: здёсь востокъ будеть играть роль сввера, а западъ займетъ мвсто юга, такъ что чемъ дальше двинемся мы на востокъ, въ горы, лѣса и болота, тѣмъ климатъ будетъ становиться суровъе. Въ январъ морозы Восточной Сибири доходять до пятидесяти градусовъ, такъ что бываетъ трудно дышать и глаза слипаются отъ наствиаго инея; птицы замерзають на лету. . Пътомъ наступаетъ сырое, нездоровое время: снъта начинають таять, надъ болотами стоять густые туманы; земля усивваеть отойти только на небольшую глубину.

Енисей служить разділомь, гранью между Восточной и Западною Сибирью. Въ послідней климать значительно лучше. За полосой тундръ стоять на совершенно ровной містности густые ліса, а южите лежать покрывающіяся богатыми травами степи, которыя обдуваеть сухой юго-западный вітерь \*).

Передъ вами-пѣлый рядъ причинъ и ихъ послѣдствій; все,

<sup>\*)</sup> Тѣ мѣста, откуда дуетъ этотъ вѣтеръ, открыты и сильно нагрѣты солицемъ. Но близости иѣтъ моря, которое бы своею свѣжестью умѣряло этотъ зной, такъ что они имѣютъ сходство съ огромиой жарко-истоиленною печью, отъ которой тепло расходится на далекое разстоятіе. Воздухъ нагрѣвается не одинаково: нижніе слои получаютъ тепло отъ накаленной солицемъ земли, становятся отъ этого легче, расширяются и идутъ кверху. На ихъ мѣсто поступаютъ тѣ слои, которые до этого были выше. Отъ такого перемѣщенія происходитъ вѣтеръ.

что опредъляеть характерь Спопрской мъстности, говорить вамъ, что это за сторона и почему она такая, а не иная. На многіе вопросы вы теперь можете легко отвътить. Если кто спросить: что за причина, что въ восточной части Спопри климать суровье, чъмъ въ западной?—вы отвътите: потому, что тамъ больше горъ, больше болотъ и сырости. Почему на югъ Спопри не такъ тепло, какъ бы слъдовало быть?—Потому, что Спопрь отдълена отъ теплыхъ вътровъ горами. Почему съверный край ея, лежащій у моря, лишенъ почти круглый годъ всякой жизни?—Потому, онять отвътите вы, что на это есть очень важная причина: Ледовитое море, его ледяныя горы \*) и вътры.

Каждый вашъ отвътъ на вопросъ показываетъ, что вы говорите его на основани чего-то върнаго, но только какъ будто не досказываете, считая то, на чемъ основывались, общензвъстнымъ. Это всимъ извъстное есть всегда какая-инбудь простая истина, правда,—то, до чего люди дознались навыкомъ и опытомъ. Всякій думающій человъкъ долженъ стараться узнать этихъ истинъ возможно больше, чтобы не ходить въ-потемкахъ и прочтенное въ книгъ провършть, если можно, на опытъ, чтобы составить свое миъніе.

Предположимъ, что вы знаете, какъ застиваетъ все и сжимается отъ сильнаго холода; можетъ-быть вамъ это въ первый разъ пришло на умъ при сравненіп своихъ покраснѣвшихъ на морозѣ рукъ съ руками распаренными въ теплой комнатѣ. Послѣ пришлось объ этомъ еще прочесть, и вотъ вы такимъ образомъ изъ опыта и изъ книги узнали одинъ

<sup>\*)</sup> Ледяныя горы, или торосы, бываютъ длиной въ версту и больше; онъ плаваютъ по океану отвъсными съроватыми стънами сажепъ въ 7 вышины и очень глубоко сидятъ въ водъ; это — огромные запасы льда горныхъ ледниковъ, сползшіе въ море. Лътомъ торосы становятся рыхлыми и съ страшнымъ шумомъ рушатся въ воду.

законъ природы \*), на основанін котораго и отвѣтили, что Ледовитое море, его льды и вѣтры дѣлаютъ тундры безжизиенными.

Осповывансь на томъ, что было сказано передъ этимъ, можно ръшать и другіе вопросы, или, върнъе сказать, задачи. Такъ, если васъ спросятъ: что станетъ съ климатомъ описываемой страны, если лъсная полоса, полоса зачинающейся жизни будетъ отодвинута далеко южите? - Это, отвътите вы, изменить климать страны, потому что холодиая тундра увеличится, а пэмфненіе климата поведеть за собой другія последствія. Представимъ себѣ, что спбирскія горы не на югѣ, а на съверъ, такъ что бы вышло изъ этого? — Очень много важныхъ последствій, скажете вы опять: во-первыхъ, рекп потекли бы по другому наклону, къ какому-нибудь другому морю; вовторыхъ, въ Спопрп стало бы гораздо тепле, потому что нагрѣтому солнцемъ воздуху сосъдняго юга быль бы въ нее свободный ходъ. На теперешнемъ югѣ Спопри стало бы очень тепло, а на съверъ, подъ защитой высокихъ горъ, можно бы было не мерзнуть отъ сѣвернаго вѣтра. И больше инчего? спросять вась. - Нать это еще не все; съ переманой мастности и климата изминится и жизнь этихъ мисть: лиса по берегамъ рекъ будутъ состоять изъ другихъ породъ рыбы, итицы и звіри-все будеть другаго вида; самъ человіть, по этимъ причинамъ, измфинтъ свои запятія и образъ жизни.

Причины и послѣдствія такъ тѣсно связаны другъ съ другомъ, что сто̀итъ только перемѣнить причину, какъ и ея послѣдствіе тотчасъ же перемѣнится, и наоборотъ. Надо за-

<sup>\*)</sup> Изследованіями этих законов занимаются естественныя пауки, т. е. на укли о природії: химія, физика, астрономія и др. Всё оне имбють связь съ исторіей, потому что многое объясняють намъ въ ней. Такъ, напримёръ, почему дурная пища нездорово действуеть на человъка и какія отъ этого могутъ быть последствія—объясняетъ химія и пр. А пища, какъ вы знаете, въ жизни людей—очень важная вещь.

мѣтить, что каждое послѣдствіе есть, въ свою очередь, и причина чего-инбудь, п. т. д. безъ конца. Дѣло человѣка—умѣть находить *главныя* причины окружающихъ его явленій природы и указывать на ихъ *главныя* послѣдствія.

Для повёрки сказаннаго, возьмемъ случай изъ обыденной жизни: родители отдали мальчика въ школу; школа выучила его грамотт и счету; грамота и счеть дали ему не дурной кусокъ хліба; кусокъ хліба даль небольшое счастье. Разберпте: тутъ одно было причиной другаго, другое—причиной третьяго н. т. д. Гдѣ же главная причина и главное послѣдствіе?-Школа, вз которую отдали мальчика родители, сдылала его болье счастливымь. Потому, говоря до этого отступленія въ сторону, о причинахъ, которыя вліяли на мъстность и климатъ Сибпрской земли, мы упомянули лишь о самыхъ главныхъ и пришли къ тому заключенію, что ел климать, породы растеній и животныхь, самь человъть, живущій и промышляющій на ней-все это были извъстныя послъдствія многихъ причинъ, что какіе-ипбудь пепзмѣнные законы имѣли и имѣютъ власть и надъ тѣмъ, и надъ другимъ, и надъ третьимъ.

Носмотримъ теперь на человѣка, бродившаго, до прихода русскихъ завоевателей, по этимъ темнымъ лѣсамъ и холоднымъ полянамъ, по которымъ шли на сѣверъ шпрокія, многоводныя рѣки. Мы знаемъ, что манило и заводило человѣка на мерзлую тупдру и въ чащу вѣчнозеленаго бора, — обиліе весенняго улова рыбы, теплый мѣхъ и вкусное мясо лѣснаго звѣря. Но вы можете спросить: какія причины заставили его уйти съ благодатнаго юга въ такой далекій и холодный край и остаться въ немъ жить ... На югѣ, гдѣ, какъ вы уже знаете, была колыбель человѣческаго рода, больше избытка въ пищѣ, природа даетъ людямъ очень много, балуетъ хорошими урожаями, не скупится на свои дары. Не лучше ли было остаться тамъ?

Чтобы хорошенько понять, какъ и почему случилось совершенно противное, въ силу какихъ причинъ человъкъ не могъ сдълать иначе, надо заглянуть довольно далеко назадъ

Есть старая русская пословица, говорящая, что рыба пщетьгдв глубже, а человъкъ-гдв лучше. Мысль, выраженная въ этихъ словахъ, была върна миогія тысячи летъ назадъ, осталась върна и теперь: человъкъ всегда стремился достать на свою долю побольше счастья. Когда людскія племена разселялись по лицу земли, они тоже искали его, тъснились къ твиъ мъстамъ, гдъ можно было безъ особеннаго труда найти средства къ существованію. Прежде всего нужна была пища. Изъ-за нея и другихъ причинъ происходили ссоры, несогласія, битвы; люди истребляли другъ друга потому, что на всвхъ желающихъ не хватило бы богатыхъ даровъ южнаго жаркаго края. Вамъ извъстно, что силы и способности у людей и теперь не одинаковы: один могутъ ударомъ кулака сбить съ ногъ довольно кртнкаго человтка, пробить этимъ кулакомъ печку, или отбить уголь у избы, и вмёстё съ темъ не въ силахъ сообразить самой простой вещи, связать двухъ умныхъ словъ; другіе-наоборотъ. Точно то же было и въ ть далекія отъ насъ времена; телесная крыпость и спла значили тогда особенно много, потому что больше приходилось имъть близкихъ передълокъ съ природой и людьми

Теперь попятно, кому достались плодородныя, лучшія міста: ихъ запяли болье сильныя, выпосливыя племена. Остальныя, которымъ не хватило здѣсь мѣста, принуждены были отступить дальше. Другія сильныя племена запяли страны съ климатомъ болье умѣреннымъ, стали трудиться, обработывать не всегда щедрую почву, расчищать мѣста для жилья. Они видѣли, что безъ труда нельзя тутъ сдѣлать ни шага впередъ, но видѣли также, что ихъ трудъ вознаграждается: природа даетъ, что у нея настоятельно просятъ. Изъ-за этихъ земель было пролито тоже не мало человѣческой крови, и онять болье сильные побѣдили.

Лучшія м'вста, съ лучшим климатомъ—были заняты; за инми оставались еще самые пеудобные края спльнаго палящаго жара и леденящаго холода. Они выпали тогда на долю самыхъ слабыхъ и тёломъ и духомъ. Множество мелкихъ илеменъ разбрелось и по лицу великой Сибпрской низменности; имъ достались тундры и широкій поясъ с'вверныхъ л'всовъ. Природа этихъ м'єстъ была сурова и сразу закабалила себ'в челов'єка; она не разъ заставляла его нуждаться, голодать, и вс'в мысли обратила на отыскиванье инщи для себя и семьи. Инщу эту давала природа же, и онъ научился уважать и бояться ея \*).

Ниръ, на который звала человъка обильная всякими произведеніями земля, быль великъ и шуменъ, по не встмъ, какъ видите, достались равныя доли. Вёдные люди Спбпрскаго сёвера, закинутые далеко отъ остальнаго міра, не знали и не могли знать, какъ въ другихъ мъстахъ той же общей матери земли далеко шагнуль человъческій умъ. Тамъ, гдъ печего было и думать о посвыт, гдт не могло быть урожая хлебовъ. приходилось выбирать другое занятіе, другой образъ жизни. Изъ морскаго прибрежья трескучій морозъ и стверный вътеръ сдълали безжизненную пустыню; изъ человъка, близко подошедшаго къ этимъ мъстамъ, -- дикаря, занятіями котораго стали охота и скотоводство. Въ такихъ занятіяхъ человькъ долженъ быль часто терпъть страшную нужду, и ноложение звъролова было еще хуже положения пастуха, хотя н тотъ и другой одинаково не умѣли откладывать запасы про черный день.

Человъкъ, но устройству своихъ зубовъ, можетъ ъсть все,

<sup>\*)</sup> То же было и въ жаркомъ климатъ; только здъсь щедрая природа излъпила человъка, а ностоянное тепло разслабило его. Возьмемъ хоть жителя юга, т. е. теплыхъ, а не жаркихъ мъстъ: онъ часто живъе, подвижнъе жителя умъренной съверной полосы, но за то послъдній дъятельнъе его.

по для него въ дикомъ состояніп особенно лакомо мясо звърей, и воть онъ является передъ нами охотникомъ, звъроловомъ, да мало чемъ и самъ отличается отъ зверя. Оба они должны были отыскивать себѣ объдъ, подстерегать и ловить добычу. Но человъкъ былъ умиве и изобрътательные: онъ шелъ на охоту сначала съ какимъ-нибудь каменнымъ топоромъ, а послъ съ лукомъ и стрълами; убивъ звъря, вытиралъ изъ сухаго дерева огонь и немного поджаривалъ мясо, согравая озябшіе члены звариными махоми; стронли шалашъ и укрывался въ немъ отъ непогоды. За то изъ-за куска мяса, который доставался иногда съ такимъ трудомъ. онъ до крови бился съ другимъ искателемъ, какъ голодный звёрь, потому что голодь, какъ говорится, не тетка. Случалось такъ, что звърь могъ уйти раненымъ, либо вовсе не попасться во всю долгую охоту, и тогда дикарь голодаль. Вотъ какова была жизнь сибирскаго звъролова.

Положеніе пастуха было лучше: это была вторая стунень людскаго счастья на земль. Человькъ разсчелъ, что лучше приручить какое-нибудь дикое животное, привязать его къ себь, чьмъ съ часу на часъ ждать голодной смерти. Это удалось. То самое мясо, которое онъ разыскиваль въ льсу и степи, гонялось имъ теперь въ видь цълаго стада оленей \*), отъ которыхъ кромъ того опъ могъ нолучить молоко, шкуру, жилы и кости. Это быль шагъ впередъ, но при этомъ осъдлости быть не могло. Оленямъ нуженъ быль подножный кормъ, и человьку приходилось переходить съ одного настбища на другое, кочевать.

<sup>†)</sup> Это животное, съ длинными и вътвистыми рогами и буроватою шерстью, водится по Сибири и въ дикомъ состояніи. Туземцы сдѣлали изъ вего выочное животное, —то же самое, что мы изъ лошади, а жители теплаго юга—изъ верблюда. Сѣверный олень бѣгаетъ очень легко, неприхотливъ на пищу и выпосливъ. Безъ него еще хуже бы жилось жителю Сибирскаго сѣвера.

Въ то время, какъ Китаецъ жилъ на югѣ и пользовался довольствомъ, трудился, заселялъ свою землю, строя города и села, обработывалъ почву для посѣва,—спбирскій инородецъ бродилъ, пасъ стада и ловилъ по лѣсамъ звѣрей, нуждаясь въ самомъ необходимомъ и не зная самыхъ простыхъ вещей. Между всѣми этими Самоѣдами, Юкагирами, Остяками, Коряками и пр.—не было согласія, потому что каждый звѣроловъ, каждый пастухъ думалъ прежде всего объ одномъ свосиъ счастьѣ, проученный мачихой-природой.

Но не одна она такъ могуче вліяла на него. Возьмемъ его занятія, его образъ жизни, изъ котораго у дикаря не было силь выбиться. Можно ли назвать трудомъ хожденіе по лъсамъ и равнинамъ, въ первомъ случаъ-за звъремъ, во второмъ-за стадомъ оленей? Извъстно, что всякій трудъ дъйствуетъ на человъка хорошо, благотворно, если онъ маломальски осмысленъ, т. е. выше простаго отыскиванья пищи для себя или для скота. Такое исканье инщи мы встретимъ, какъ я уже говорилъ, пулюбаго животнаго, а не только у человъка. Однообразная работа и умъ, направленный всю жизнь на одно, вследствіе нужды и лишеній, притупляють человіческую мысль, заставляють ее спать. Человъкъ, и безъ того несильный, еще болье слабветь отъ этого, начинаетъ равнодушно, спустя рукава, смотръть на собственную горькую жизнь. Описываемый нами спбирскій дикарь ищеть случая забыться: онъ съ замътнымъ удовольствіемъ пьетъ свой одуряющій настой изъ мухомора \*), а позже-тянетъ русскую водку, которую предлагаеть ему казакъ.

Чтобы наглядиве показать, что трудъ труду розпь, возьмемъ опять примвръ хоть изъ знакомой вамъ сельской жизни. Сравните занятие деревенскаго пастуха съ занятиемъ мастероваго.

<sup>\*)</sup> Этотъ ядовитый, но очень красивый грибъ попадается и въ нашихъ лъсахъ. У него красная шапка съ бълыми крапинами.

Кто окажется, въ большинствъ случаевъ \*), смътливъе и разсудительнъе? — Я думаю, вы не скажете, что настухъ. Кому поручаютъ насти стадо? — Больше все или бобылямъ, или такимъ, которые лънивы и неспособны на другую болъе тяжелую работу. Очень часто пастухомъ на деревнъ бываетъ какой-нибудь слабоумный, дурачокъ. Выходитъ, что такая работа даже но его силамъ. Не даромъ до сихъ поръ у насъ неспособнаго мальчика прочатъ въ настухи свиней пасти или собакъ гонять. Того, что сказано, достаточно для подтвержденія нашей мысли, что самый образъ жизни и занятія имъютъ большое вліяніе на человъка; но такъ какъ на послъднія указываетъ ему все та же окружающая природа, то главною причиной остается все-таки она, и у нея придется искать объясненій миогаго даже въ духовной жизни \*\*) человъкадикаря.

Взглянемте на то, какъ понимаетъ онъ эту природу съ ея явленіями, или, върпъе, какъ она научила его понимать себя. Въдь должны же останавливать его вниманіе такія вещи, какъ ударъ грома. блескъ молнін, сиѣжная метель, пронизывающій вътеръ, глубокая тишина темнаго лѣса?.. Какъ онъ объясияетъ все это себъ?—Поставленный съ природой лицомъ къ лицу, съ-дътства запуганный ею, онъ думаетъ, что она въ эти минуты за что-нибудь на него сердится или грозитъ ему. Въ то время, какъ онъ стоитъ на берегу и видитъ бурливыя волны, слышитъ порывы свистящаго вътра, ему думается, что рѣчной духъ золъ на него; а такъ какъ при-

<sup>\*)</sup> Т. е. если взять всё случаи, когда мастеровой бываетъ смётливъ и разсудителенъ, и сравнить ихъ со всёми случаями, когда такимъ же бываетъ настухъ, то первыхъ окажется всегда больше.

<sup>\*)</sup> Духовною жизнью называются: взглядъ человѣка на вещи, его понатія, вѣрованія, желанія и пр. Всякому извѣстпо, что человѣкъ д умаетъ, соображаетъ, вѣритъ и сомиѣвается, — однимъ словомъ, живетъ не оною, такъ сказать, тѣлесною жизнью, но и духовною.

чина злобы ему непонятна, то эти грозныя явленія приписываеть онь *злому* духу, своему недоброжелателю. Случится послі, что въ рікі, гді прежде удачно ловилась рыба, вдругь послідняя перестанеть ловиться, и воть тоть же дикарь приходить къ мысли, что злаго духа надо чімь-нибудь задобрить.

Отсюда уже педалеко до грубаго изображенія гибвнаго духа изъ камия или дерева, до мазанья *идола* свѣжею кровью только-что убитаго оленя. Такъ же сложилась вѣра и у спбирскаго туземца, который во всякомъ пеблагопріятномъ для себя явленій природы видѣлъ продѣлки невидимаго, злаго духа. Мысль, что болванчикъ, которому онъ кланяется, для того чтобъ умилостивить разгиѣванное божество, ничего не можетъ для него сдѣлать, еще не зародилась въ его головъ.

Итакъ, вы видите, что люди вездѣ борятся съ природой и один отчасти побъждають, другіе остаются побъжденными. Мы все время говорили о послёднихъ, такъ-сказать, пленникахъ природы. Вездѣ, гдѣ солице отвѣсными лучами . раскаляетъ каменистую или песчаную пустыню, производя обжоги на обнаженной спинѣ человѣка, или гдѣ оно едва скользить и легко грфеть, позволяя холодиому вфтру чуть не круглый годъ свободно расивсать посреди сивговъ, -- природа остается побъдительницей. Но довольно объ этомъ. Вы въроятно хотите знать спопрекаго дикаря въ лицо, поглядать на его домашнюю обстановку, на удобства его семейной жизии, промыслы. Обо всемъ этомъ, если хотите, можно написать и всколько очень большихъ кингъ, но редкая намять удержить то, что въ нихъ будетъ написано. Такія подробности, если можно, лучше всего наблюдать самому, на мѣстѣ. Не приходилось ли вамъ слышать, что съверная природа вообще одпообразна? Если приходилось, то я могу добавить къ этому, что и люди этой суровой полосы тоже не отличаются ръзко другъ отъ друга. Довольно будетъ, если я сообщу

вамъ главныя общія черты ихъ паружности, быта, обычаевъ и порядковъ. Послѣ этого описанія вамъ лучше выяснится, вы лучше поймете другихъ, пришлыхъ людей—Русскихъ.

Начну съ того, что всй почти мелкія илемена и народцы Спбири были монгольской породы \*), родня Татарамъ. Всъ они были очень малаго роста и не отличались силой; тонкія, худыя ноги поддерживали туловище, на которомъ сидъла голова съ плоскимъ безбородимъ лицомъ, довольно инфокими скулами и узенькими глазками. Одежда мужчинъ и женщинъ мало чемъ отличалась одна отъ другой и имела главною целью задержать около тела побольше тепла въ течение долгой зимы. Это были все больше длиные халаты или шубы изъ звърпныхъ шкуръ, опущенныя мъхомъ шанки, просторпан теплая обувь. Сѣверный олень не только кормиль, но п одъваль здъшняго человъка; онь же виъстъ съ собакой возиль его по сибжнымь равнинамь. Женскій парядь отличался, какъ вездф, какимъ-инбудь развф украшениемъ: серьгой, браслетомъ на рукъ, шейнымъ ожерельемъ. Лътомъ мъховое платье замбиялось грубымъ холщовымъ.

Жилища имъли видъ заостренныхъ кверху холмиковъ, или сахарныхъ головъ, и дълались на скорую руку. Изъ длинныхъ жердей, обернутыхъ вареною берестой, ставилось лътисе жилье, а зимнее обкладывалось землей; нола у такого шалаша не было; но середниъ раскладывался очагъ. Спаружи были два отверстия: одно сбоку для входа и выхода людей, другое на верху—для дыма. Въ лъсныхъ мъстахъ жглись всю зиму дрова, а на открытыхъ и голыхъ окраниахъ иылалъ облитый жиромъ мохъ, или кость убитаго звъря. Вцутри такого жилья

<sup>\*)</sup> Отличають 5 человъческих племенъ: Индо-европейское (бълокожее', Монгольское (желтокожее), Американское (краснокожее), Малайское (темпокожее) и Африканское (черное). Къ первому принадлежниъ мы, къ послъднему—Арабы, или Негры. Иные ученые различали человъческія илемена не по цвъту, а по черенамъ и волосамъ.

было дымно и грязно; за то разложенный въ середнић огонь давалъ тепло и на немъ готовилась неприхотливая нища туземца. Она состояла изъ мяса и жира, рыбы, молока и ягодъ. Это была самая вкусная инща; по случалось, что дикари не брезговали инчѣмъ, даже надалью. Изъ сушенаго дыка сосны толклась мука, а изъ этой муки варилась на водъ каша, тоже не отличавшаяся вкусомъ и сытностью. Выли и опьяняюще напитки въ родъ кумыса, или какого-инбудь грибнаго настоя. Радостью невеселой жизни былъ пиръ около свъжаго мяса и теплой крови убитаго оленя или бълаго медвъдя. Возлъ жилищъ носился непріятимй запахъ гніющихъ кишокъ или вяленой и квашеной рыбы, которая была обыденнымъ кормомъ сѣвернаго рыбака, ѣвшаго ее въразныхъ видахъ.

День проходиль почти весь на промысль, особливо когда подходило удобное время для ловии дпкихъ оленей, или много морскаго звъря вылегало на берегъ. Часть семьи (женщины, дети и старики) оставалась дома. Жена готовила иниу. на ней лежало все хозяйство, она возилась съ полунагими ребятишками, кормила грудью ребенка. Ея жизнь была не веселая, подневольная: во всемъ надо было слушаться мужа, который нерадко биль ее. Работница эта покупалась имъ за нѣсколько звърпныхъ шкурокъ на всю жизнь. Имущество дикаря, кромф мпогочисленныхъ стадъ и годныхъ для упряжи собакъ, было не велико: легкія санки и долбленыя изъ дерева лодки для большихъ перевздовъ, скользкія и длининя лыжи для охоты, сфти и удочки для рыбной ловли, или лукъ со стрелами, на зверя. Прибавьте ко всему этому несколько грубо сделанныхъ пдоловъ и посуды изъ бересты или кости, и передъ вами будутъ всв предметы его домашняго обихода.

Я говорилъ, что между всѣми этими народцами не было согласія, что они часто, до прихода Ермака и другихъ

казаковъ, вели между собой небольшія войны, жили не дружно. Но связь все-таки была: у нихъ было много общаго. Всвони дѣлились на роды, главой которыхъ былъ старшина. Онъ могъ судить ихъ, но у нѣкоторыхъ племенъ имѣлъ надъ собой старшаго, киязя (напр. у Остяковъ). Не слѣдуетъ думать, что послѣдній чѣмъ-пибудь особенно отличался отъ простаго туземца: онъ также ловилъ рыбу и ходилъ на звѣ-ря самъ, нотому что не получалъ никакого вѣрнаго содержанія отъ подчиненныхъ.

У встхх членовъ рода было одно пдолослужение и посредниками между самымъ страшнымъ изъ боговъ и людьми были либо боги инзшаго разряда, либо такъ-называемые шамоны. Шамановъ уважали и па нихъ лежала обязанность совершать большія жертвоприношенія отъ цѣлаго рода. Онп же лічили заболівшаго дикаря, при звукі барабана пророчествовали отъ лица боговъ и были заступниками обиженнаго природой дикаря. Въ глазахъ послъдняго это были люди необыкновенные. Столкновеніе п войны происходили между родами, въ которыхъ насчитывалась часто не одна сотня семействъ. Ссорились изъ-за мѣстъ кормёжки и женщинъ. Послъднихъ имъли обыкновение брать не изъ своего, а изъ чужаго рода, о чемъ складывались и пѣлись заунывныя пѣсни. Что еще сказать вамъ объ этихъ людяхъ? Покойниковъ они хоронили съ оружіемъ и въ томъ самомъ платьй, которое опъ носиль при жизни. На его могилѣ приносились жертвы, потому что умершіе, вообще, пользовались че только уваженіемъ, но и поклоненіемъ.

Таковы были общія черты обстановки и понятій разбросанныхъ по сіверу Сибири племенъ.

Въ тринадцатомъ столѣтін (это, выходитъ, лѣтъ шестьсотъ назадъ) на этотъ сфверъ зашло съ юга разбойничье илемя

Татаръ п, покоривши болѣе слабыхъ Остяковъ, Самоѣдовъ п пр., положило основаніе обширному царству. Но при Кучумѣ, какъ извѣстио, власть Татаръ въ Спбири кончилась, потому что съ запада принлыли по рѣкамъ еще болѣе спльные люди—Русскіе. До этого они жили на югѣ большой равнины, упиравшейся однимъ концомъ въ тенерешнее Бѣлое море, а другимъ въ Черное. Причины, по которымъ люди эти двинулись на сѣверо-востокъ, намъ извѣстны. Сильное славянское илемя нонемногу расчищало покрывавшіе равнину лѣса, усиѣшно боролось съ окружающею природой и попадавшимися на дорогѣ менѣе сильными финскими илеменами. Во второй половитѣ шестнадцатаго вѣка Русскіе уже были по ту сторону Уральскихъ горъ и усиѣшно начали покореніе новой обширной земли.

Наши разсказы, которые можно назвать историческими, потому что въ пихъ описывались правдивыя событія изъ исторіп жизни цёлаго парода, били также и жизнеописательными (біографическими). Мы старались въ нихъ на сколько можно ближе познакомиться съ тіми землепроходцами, которые, благодаря силъ своего характера, твердо направленной волъ. сдълали больше всъхъ, вели впередъ другихъ. Припомните Ермака, Дежнева, Пояркова, Хабарова. Они были обращиками того сорта людей, который могъ выйти въ то время изъ русскаго народа. По причинамъ, повторять которыя здёсь не мъсто, такъ какъ уже было говорено о нихъ прежде, нашп землепроходцы не встрътили сильнаго отпора. Безсиліе и полпое невѣжество уступпли дорогу сплѣ и знанію. Какія были последствія столкновенія кое-что знающаго человека съ дикаремъ? Что изъ этого выходило?--Къ той страшной пуждъ. которую иногда териклъ здвшній туземець, прибавилось теперь новое горе: часто жестокое преслѣдованіе, большая подать, стъснение свободы. Особенно сильно пострадали отъ встречи съ спльными людьми совершенно независимые пародцы далекаго съверо-восточнаго угла Сибпри. Осталось преданіе объ одномъ пародѣ, который жилъ до прихода казаковъ на рѣкѣ Колымѣ. Въ немъ говорится, что прежде по берегамъ этой реки у Омоковъ горело огней больше, чемъ звъздъ на небъ, а теперь давно исчезло и самое племя. Не мало сначала удивлялись дикари требованію русскихъ пришельцевъ, которые спрашивали у пихъ дань отъ лица своего государя. Они даже не могли понять, откуда пришли такіе люди, и думали первое время, что все можно уладить мпрнымъ путемъ, отдавъ безпрекословно, что просятъ. Но казаки разсчитывали не такъ. Ихъ была горсть, подмоги ждать было не откуда, приходилось подниматься на хитрости, нарочно подзадоривать противъ себя туземцевъ, чтобъ очистить отъ нихъ покоряемую землю. Доказывать, что въ то время между Русскими были люди и не съ мягкимъ сердцемъ, совсъмъ лишнее: припомните Пояркова.

При такихъ горькихъ, тяжелыхъ обстоятельствахъ трудно живется всякому, не только что дикарю, который бродилъ до этого на свободѣ. Цѣлыя илемена быстро вымирали и исчезали съ лица Спбирской земли. Были и другія причины этого вымиранья; такъ, напримѣръ, недавно дознано, что дикари не могутъ пережить иѣкоторыхъ болѣзней, которыя заносятъ къ нимъ люди дальше ихъ ушедшіе въ дѣлѣ отыскиванья счастья, болѣе образованные. Совсѣмъ новыя понятія и порядки этихъ людей тяжелы для пихъ и часто невыносимы.

Что русскіе люди оставались поб'єдителями суровой природы, или стойко боролись съ ней, не падая духомъ, это мы вид'єли изъ ц'єлаго ряда ихъ опасимхъ приключеній на сушть и на мор'є. Неравная борьба дикаря съ природой долгіе и многіе в'єка шла безъ огласки и почти безъ всякаго уситеха; о встрібчіє лицомъ къ лицу крібикаго и см'єлаго казака съ спонрекимъ бураномъ, морозомъ и голодомъ остались письменныя изв'єстія, изъ которыхъ вы многія уже читали. Изъ нихъ видно, что опъ, будучи далеко закинутъ отъ всякой помощи, все-таки твердо надъялся на свои силы, бился съ враждебными силами до послъдней капли пота и крови. Что было ему дълать, когда и порядки, заведенные въ Спбпри, были изъ рукъ вонъ плохи, такъ что приходилось терпътъ еще отъ нихъ? Надо было все это вынести—и не пропасть, а выйти побъдителемъ. Въ заключение приведу опять одну выписку изъ бумагъ XVI-го въка. Казаки, но обыкновению, очень просто пишутъ о своей нуждъ слъдующее:

«А мы. холони твон, вь той твоей государевой службё были не хлабны и гораздо (очень) скудны, и голодны, и холодны. И взявъ съ нихъ твой государевъ ясакъ, вновь назадъ воротились, и пристигла насъ зимняя пора къ Каменю. Палъ снътъ великой и захватили морозы лютые, и бездорожица непроходимая, и голодъ смертный. И тъ нами купленные и кортомленные жонишка въ той бездорожицъ пристали и перепропали и многія присталыя лошади по степямъ разметали, и борошнишка свои и животишка по дорогѣ разметали, и брели нужную дорогу пѣшп; а съ голоду, государь, и съ нужи горькія не хотя умереть голодной смертью, фли по дорогъ присталыхъ лошадей, постели и обутки... Съ великою нужею едва съ твоей государевой службы въ Балаганскій острогъ живы приволоклися, испухли, оцынжали и позябли, а въ ноходъ, государь, того нашего нужнаго теривныя было 8 недёль... Мы, холони твон, и въ новомъ прінсканін н въ голодномъ терптнін и во всякомъ нужномъ страданін обнищали и обдолжали великими и неискупными долгами, -- погибаемъ на правежахъ, что дать нечего...» Эти простые, но сильные и выносливые люди, на долю которыхъ выпало расчищать дикія мѣста Сибири для теперешнихъ поселенцевъ, пользовались уже многими удобствами житейской обстановки, чёмъ брали также верхъ надъ дикаремъ. Такъ, кромё ружья, которымъ покорилась Сибпрь, у нихъ были съ собой трутъ

и огниво, желёзные ножи и котлы, трубки съ крѣпкимъ, одуряющимъ табакомъ, водка.... Къ послѣдней очень скоро пристрастились туземцы, и она была также въ числѣ причинъ ихъ вымиранья.

На родинъ у Русскихъ было обширное и начинавшее кръпнуть царство, умънье владъть сохой и снимать съ поля хлъбъ,
умънье жить обществомъ, селами и городами, умънье строить
большія каменныя зданія.... Прибавьте къ этому торговыя
сношенія, перенятое искусство печатать книги, не говоря о
порохѣ и постоянномъ войскѣ. Что касается духовной жизни человѣка, то она не была такъ удовлетворена, и мы въ
своемъ мъстѣ упоминали о недостаткахъ тогдашнихъ людей,
познакомившись вдобавокъ съ нъкоторыми лично. На многія
вещи простолюдинъ того времени смотрѣлъ глазами спопрскаго дикаря. Тяжелая доля и черная работа, лежавшія на
немъ, не позволяли думать о многомъ.

Не приходить ли вамь въ голову, прочтя столько страниць о подвигахъ русскаго человѣка, обо всемъ, что онъ вытериѣль и сдѣлалъ, что инчего подобнаго нѣть и не было въ другомъ мѣстѣ, у другаго народа? Вы ошибетесь, если такъ думаете, потому что Русскіе, Нѣмцы, Французы и Англичане прежде всего моди, — значить, между инми должно быть что-инбудь общее, свойственное каждому человѣку порозны всѣмъ вмѣстѣ. Не такъ давно мы говорили, что человѣкъ всегда ищетъ побольше счастья на свою долю. У каждаго народа, какъ извѣстно, есть своя исторія, изъ которой бываетъ видно, какъ этотъ пародъ отыскивалъ свое счастье и твердо ли шелъ къ нему. Заглянемъ для сравненія какъ разъ въ противоположный конецъ Евроиы, далеко на западъ, въ богатую природой Испанію.

Поглядите на нее: она не имѣетъ даже малѣйшаго сходства съ русскою равниной \*). Тамъ съ трехъ сторонъ море,

<sup>\*)</sup> Надо замътить, что сравнивать мы будемъ здъсь Россію и Испанію

вся страна покрыта горами; климать теплый, мѣстами невыносимо жаркій; роскошная растительность, огненные черные глаза, горячій пылкій характеръ, звучный языкъ. У насъ же совсѣмъ противное. Трудно, кажется, найти двухъ такихъ не схожихъ людей, какъ Испанецъ и Русскій, а между тѣмъ завоеванія перваго въ Америкѣ, на западѣ, но ту сторону океана, представляютъ много сходнаго съ нашимъ заселеніемъ Сибири, на востокѣ, но ту сторону Урала. Главныя причины и главныя послѣдствія этихъ причинъ оказываются одинакими.

Въ концѣ XV-го столѣтія была открыта Колумбомъ\*). Америка, цѣлая часть свѣта (по тогдашнему счету—четвертая). Около этого времени русскіе люди въ первый разъ проникли, при Ивапѣ III-мъ, въ Югорскую землю. Объ этихъ двухъ событіяхъ я упоминаю здѣсь для того, чтобы дать возможность лучше запомнить и то и другое; причины же, заставившія Колумба наткнуться на Америку, а русскихъ людей—на Сибирь, нѣсколько различны. Возьмемъ слѣдующій, XVI-й, вѣкъ въ исторіи того и другаго народа. Въ теченіе этого замѣчательнаго по научнымъ открытіямъ вѣка два смѣлыхъ Испанца, Инзарро и Альмагро, покорили два богатыя царства Южной Америки\*\*), изъ конхъ одно называлось Перу, а другое

XV-го и XVI-го въковъ, когда еще русскій вародъ не имѣлъ въ своемъ владъніи ни одного открытаго моря.

<sup>\*)</sup> Христофоръ Колумбъ былъ сынъ простаго ткача, одного изъ большихъ приморскихъ городовъ теперешней Италіи. Онъ любилъ путешествія и много читалъ ихъ, и это побудило его поъхать на западъ и искать новую землю, которая по его разсчетамъ должна была находиться за океаномъ.

<sup>\*\*)</sup> Люди жившіе въ этихъ царствахъ были пе чета сибирскимъ дикарямъ. Такъ въ Перу напр. были города, хорошіл дороги, почта, войска, солпечные часы, Календари; слёдамъ, оставшимся отъ ихъ преживго благосостоянія, удивляются теперь даже европейцы.

чили. Въ концъ того же въка на далекомъ востокъ, у насъ, обширное царство Кучума, Сибирь, покорилось Ермаку.

Между товарищами послѣдияго и людьми, которые поплыли изъ Испаніи на далекій западъ искать счастья, есть дѣйствительное сходство. И тѣ и другіе были сорви-головы,
удальцы-головорѣзы, и тѣхъ и другихъ завела въ такую даль
корысть. Одии пакинулись на легкую поживу соболями и
разною рухлядью въ обширномъ мѣховомъ царствѣ; другіе
бросились на золото, которое было такъ рѣдко въ ихъ рукахъ на родинѣ, а въ ново-открытой землѣ считалось почти
за ничто. Какъ русскіе, такъ и испанскіе завоеватели вымогали у покоренныхъ имущество, жестоко съ ними обращались... Тою же жестокостью отличался и другой испанскій
завоеватель того времени, Кортссъ, нокорившій обширпую Мексику въ Сѣверной Америкѣ\*).

Итакъ, если вы хотите хорошенько понять исторію жизин своего народа, своей родины, вы прежде всего должны
познакомиться съ тѣмъ, какъ вообще люди жили и достигали
своего благосостоянія, того, что они называли счастьемъ на
землѣ, и по какимъ неизмѣннымъ законамъ совершалось ихъ
движеніе впередъ. Для этого падо быть хоть немного зиакомымъ съ исторіей другихъ народовъ, потому что въ послѣдней не рѣдко можно найти объясненіе того, что пе понятно въ своей. Главное—надо думать, наблюдать, сравнивать между собой сходныя событія (факты) и дѣлать изъ нихъ
свои выводы, чтобы найти главную причину, а потомъ идти
такъ же дальше. Такимъ путемъ составляются всякія знапія,
растетъ всякая наука, и съ помощью ея мы о многихъ, напримѣръ, явленіяхъ прпроды можемъ даже узпавать впе-

<sup>\*)</sup> Мексика отпосительно благоустройства имѣла сходство съ Перу и занимала южную часть обширной Сѣверной Америки, которая отдѣляется отъ Южной узкимъ и длиннымъ перешейкомъ.

редъ \*), можемъ ихъ предсказывать. Въ этомъ пътъ инчего удивительнаго: возьмемъ какой-нибудь простой примъръ для доказательства. Если и по опыту знаю, что послъ дождя, идущаго во-время, хлібь на хорошей почві родится тоже хорошій, - почему же мнъ не предсказать плохой урожай, когда я не вижу тучъ на небъ въ то время, когда ихъ надо? Точно также я могу, если онъ прольются обильнымъ дождемъ, когда слёдуеть, предсказать хорошій урожай. Въ обонхъ случанхъ я, всего вфрифе, не ошибусь, и мон предсказанія сбудутся. А въдь на самомъ дълъ все это очень просто: я вывель свои заключенія, сдёлаль выводы изъ опыта, изъ наблюденій; я знаю, благодари послёднимъ, одинъ важный законъ, по которому хлъбное растение не можетъ жить на совершение сухой почвѣ, не можетъ палпть колосъ. Объ этомъ мит даже не разъ приводилось читать въ книгахъ, гдт на каждый мой вопросъ давался точный и подробный отвътъ, отчего кинга читалась съ большимъ интересомъ, чемъ какаянибудь другая. Въ ней говорилось о прпродъ, и то, чему она научала, помнилось долго и ръдко забывалось.

Въ русскомъ языкъ есть одно часто употребляющееся слово: такъ. Неръдко приходится его слышать при разныхъ случаяхъ. Видите, напримъръ, вы, что человъкъ боленъ и говорите своему знакомому, что онъ върно вчера простудился, потому что, напившись чаю, вышелъ на вътеръ. Вамъ отвъчаютъ, что это такъ. Ребенокъ кричитъ благимъ матомъ и мать говоритъ нянькъ: «поищи, нътъ ли на немъ блохи, что онъ какъ кричитъ», — а иянька совершенно покойно отвъчаетъ: такъ, что-инбудь. У менъ была очень скромная цъль, когда я дописывалъ эту послъднюю главу: я хотълъ какъ можно меньше этого такъ при чтеніи историческихъ разсказовъ.

TPAEBAR SHEJIMUTEHA

<sup>\*)</sup> Такъ въ любомъ большомъ Календаръ вы можете прочесть предсказаще о затмъніяхъ, которыя должны быть на слъдующій годъ.

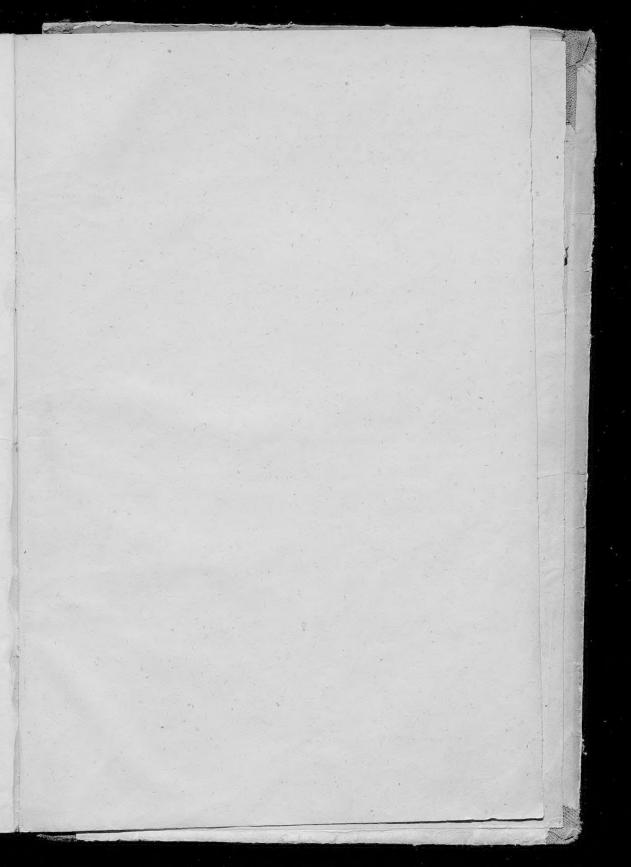

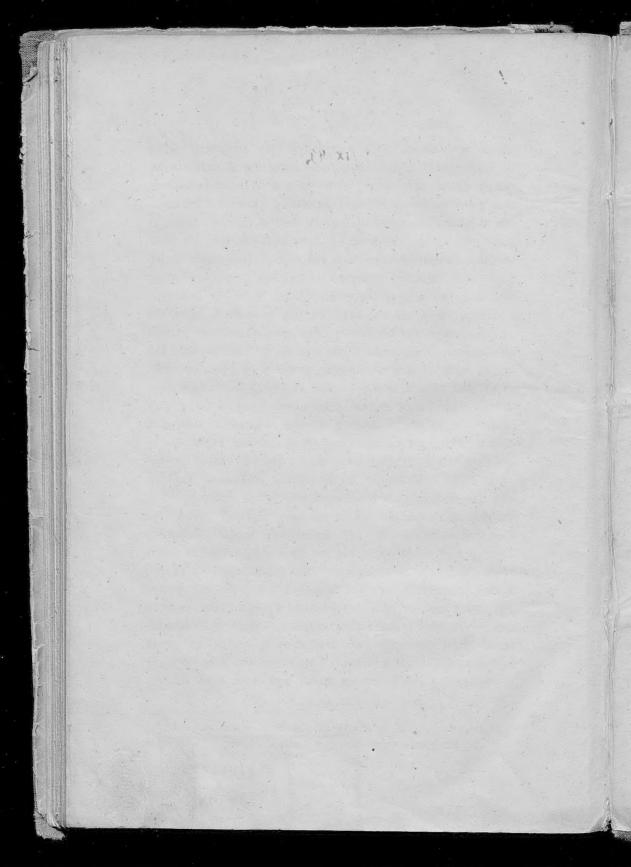

### КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

30/1x-49.

36

Колич. предыд. выдач —

зак. 2348. Тир. 7.000.000.

Тип. над-ва «Московский большевик».

